

Kovarskii, B.
N.K. Mikhailovskii i
obshchestvennoe dvizhenie '70-kh
godov

HM 22 R92 M546



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



(preno Ambrosini). Via Castiglione 101

Изданіе книжнаго тагазина "Наша Жизнь".

Литейный, 32, телефонъ 68-14.

Bologna Italy

Kovarskii В Б. КОВАРСКІЙ.

N.K. Mikhailovskir i obshchestrennoe dvizhenie 70-kh godov

## Н. К. МИХЯЙЛОВСКІЙ

И

общественное движение 70-хъ годовъ.

(ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦІЯ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1909.



Типографія "Печатный Трудъ", Спб., Надеждинская, 38.

HM 22 Rg2 M546 Nochayaemca

Лидіи Антоновни Доморовской.

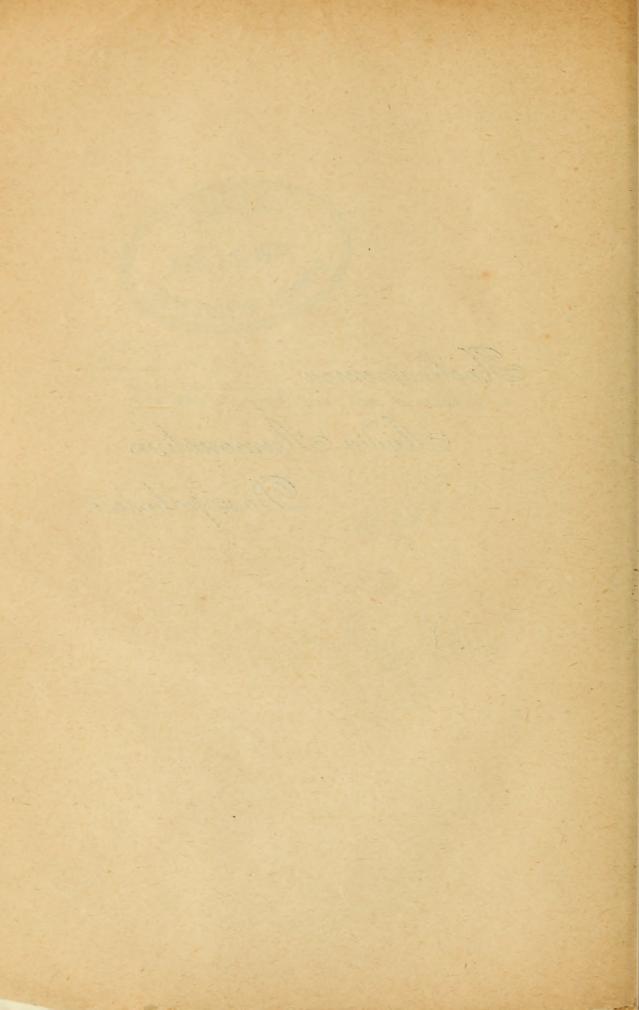

## Н. К. Михайловскій и общественное движеніе 70-хъ годовъ.

## BBEJEHIE.

"Выростають люди, благодаря какимъ-то неизвъстнымъ условіямъ, соединяющіе въ себъ качества нужныя для уразумънія Правды во всемъ ея объемъ".

Н. К. Михайловскій.

«Писатель только тогда станетъ вполнѣ ясенъ, когда вы не довольствуясь отвлеченной его оцѣнкой вдвинете его въ историческій процессъ и уразумѣете многочисленныя и многообразныя его связи съ жизнью»—это требованіе, существенно-важное въ отношеніи многихъ писателей, представляетъ прямую необходимость при оцѣнкѣ Н. К. Михайловскаго, бывшаго безсильнымъ, или вѣрнѣе, не желавшаго оградить свои даже отвлеченныя соціологическія писанія отъ вторженія текушей жизни, признававшаго своимъ долгомъ трактовать «въ перемежку» о правдѣистинѣ и правдѣ-справедливости, о правдѣ теоретическаго неба и практической земли. «Среди самаго процесса этой теоретической работы, привлекала меня къ себѣ своей яркой и шумной пестротой, всей своей плотью и ровью житейская практика дня, и я бросалъ высоты те-

оріи, чтобы черезъ нѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и опять бросить "\*)—такими словами покойный писатель опредѣлилъ характеръ своей литературной дѣятельности.

И въ этомъ отношеніи весьма характерно, что въ первомъ изданіи своихъ сочиненій Н. К. Михайловскій рядомъ со философско-соціологической статьей «Что такое прогрессь" помѣстилъ полу-беллетристическую, полу-публицистическую статью «Въ перемежку», мотивируя это «странное сосѣдство» тѣмъ, что въ нихъ усмотрятъ «внутреннее единство»... \*\*). Этого "внутренняго единства" не замѣчали, или вѣрнѣе, не хотѣли замѣтить нѣкоторые критики, указывавшіе,—одни съ презрительнымъ возмущеніемъ, другіе съ снисходительной насмѣшкой, на совмѣщеніе въ работахъ Н. К. Михайловскаго «областей принципіально различныхъ»—науки и публицистики.

«Онъ быль философомъ въ публицистикъ и публицистомъ въ философіи», — укоризненно отмъчаетъ Н. Бердяевъ; у него «есть склонность къ публицистической наукъ (вмъсто научной публицистики, т. е. публицистики, исходящей изъ научныхъ положеній. Б. К.) и публицистической философіи» \*\*\*).

«Это, конечно, недопустимо"—назидательно примъчаетъ авторъ статьи. Почему?—тому слёдуетъ пунктъ: "противопоставлять наукъ публицистику—нельзя»

Эта логическая нельпость противопоставленія не можеть быть, однако, поставлена въ вину Н. К. Михайловскому, ибо оно плодъ непониманія, осложненнаго полетомъ фантазіи. Противопоставляль Н. К. публицистикь—

<sup>\*)</sup> Собр. соч. т. І. Предисловіе.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Литературныя воспоминанія и современная смута", т. I, стр. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Н. Бердяевъ: "Субъективизмъ и индивидуализмъ въ общественной философіи", стр. 216.

ложную науку, науку «ученыхъ людей»; истинную же, науку "профановъ" онъ соединялъ съ публицистикой, синтезируя ихъ въ своей «Системѣ Правды», опирающейся на данныя науки и прилагающія ихъ къ жизни.

Любопытно отмѣтить, что самъ Н. К., въ отвѣтъ автору «Мнимой соціологіи»—Л. З. Слонимскому, въ характеристикѣ нѣкоторыхъ собственныхъ трудовъ, примѣнилъ выраженіе «публицистическая соціологія», не видя въ этомъ названіи ничего обиднаго для себя по существу—"Когда чисто - теоретическая статья, уже изрѣзаниая разными публицистическими отступленіями, все-таки не вмѣшала въ себѣ всего, что меня оскорбляло или радовало въ текущей жизни, я начиналъ, рядомъ съ ней, другія статьи уже прямо публицистическія»... \*).

Нельзя отрицать, что это фактическое совибщение науки и публицистики, чисто - теоретическихъ статей съ многочисленными публицистическими выпадами вредило работамъ Михайловскаго въ отношенін систематизаціи и вившней стройности; не отрицалось это и самимъ Н. К. И только жизнь, съ ея пестрымъ шумомъ текущаго дня, съ ея слезами, «проклятыми вопросами» и сомивніями, которые приходилось разрѣшать Н. К., исключала для него возможность «надёть мундиръ соотвётствующаго вѣдомства», «распредѣлить матеріалъ по предметамъ и исключить все лишнее»... Жизнь выдвигала много «страшнаго, изъ слезъ и крови слитого» и философское обобщение и соціологическая теорема прерывались разрешеніемъ, откликомъ на самые разнообразные запросы дня, «ради водворенія все той же правды, которая, какъ солнце, должна отражаться и въ безбрежномъ океанъ отвлеченной мысли и въ малъйшихъ капляхъ пота, крови и слезъ, проливаемыхъ сію же минуту» \*\*).

<sup>\*)</sup> Н. К. М. "Лит. восп...", т. 1.

<sup>\*\*)</sup> Coб. соч. т. I. Предисловіе, изд. 1896—7 г.

Отеюда путаница всёхъ вёдомствъ... Это смущало и нервировало старчески-немощныхъ критиковъ, но влекло молодыя дёйственныя салы...

Ихъ практическая дѣятельность находила теоретическое обоснованіе въ трудахъ Н. К. Михайловскаго; они давали руководящую инть для того, чтобы разбираться во тьмѣ жизненныхъ противорѣчій, чтобы стать на твердый путь и «благородную житейскую практику, самые высокіе нравственные и общественные идеалы» не дѣлать обиднобезсильными «отворачиваніемъ отъ науки, истины».

«Безбользненно смотрьть въ глаза дъйствительности и ея отражению—правдъ-истинь, правдъ объективной, и въ то время охранять правду субъективную—такова задача всей моей жизни...» \*).

Нелегка была эта задача... Руководствуясь ею, приходилось въ анализъ сложныхъ общественныхъ явленій слъдить за правильнымъ распределениемъ теней и света, выдфлять шуйцу отъ десницы, бороться одновременно противъ стремленій части интеллигенціи спасти общественный идеаль путемь отворачиванія оть непріятной истины, и противъ попытокъ поднять голый фактъ на степень незыблемаго принципа. Это, почти инстинктивное, стремленіе къ упрощенію дъйствительности, сведеніе сложныхъ проблемъ общественности къ простымъ и элементарнымъ, путемъ закрыванія глазъ на реальный ходъ вещей, тенденція приспособленія къ данному уровню народнаго самосознанія подкрашиваніемъ сознательно выработанныхъ идеаловъ подъ цвътъ «мнъній», замъна идеаловъ «идолами» — находило ръзкаго противника въ критическомъ народничествъ Н. К. Михайловскаго.

Этимъ объясняется то странное на первый взглядъ обстоятельство, что покойный писатель, являясь по общему признанію «властителемъ думъ» народнической

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. І. Предпел.

интеллигенціи 70-хъ годовъ, не раздаляль воззраній ни одной изъ ея отдъльныхъ группъ вполнъ. «Митнія Михайловскаго революціонеры очень добивались, къ его взглядамъ они сильно прислушивались. По «своимъ», въ узкомъ смыслѣ этого слова, ни одной фракцін, за неключеніемъ развъ «Народной Воли», его назвать было невозможно» \*). И даже въ особенно острые моменты, въ сгущавшейся атмосферъ борьбы, когда по свидътельству Н. Русанова, самолично пережившаго эту полосу, въ поискахъ отвъта на «проклятые вопросы» чуть не каждая изъ статей Михайловскаго служила предметомъ оживленныхъ обсужденій и разбиралась чуть не по слову; когда каждая изъ враждующихъ фракцій «находила въ немъ рядъ идей, наиболье соотвътствовавшихъ ея міровоззржиію, и всячески старалась вытягивать эти идейныя нити сходства до возможно далекихъ пределовъ, чтобы иметь возможность видъть въ знаменитомъ публицистъ подлиннаго выразителя своихъ взглядовъ»... \*\*\*). Усилія даже и тогда оказывались тщетными, -- нити рвались...

И твиь не менве, Михайловскій оставался чуткимъ выразителемь и обоснователемь историческихь стремленій интеллигенціи— «учителемь жизни». Эта роль опредвлилась вамвчательной широтой мысли, рвдкой синтетической способностью, позволявшей Михайловскому, примиряя и гармонизируя разногласія, освещать передъ интеллигенціей конечныя цвли, общія начала, заслонявшіяся расхожденіями въ частностяхь. Силой обобщающей мысли игнорированіе «мивній» народа (Ткачевъ), «идолопоклонство» передъ ними (Юзовъ и П. Червинскій) замвнялось формулой: «интересы народа»; примирялась нельпая тяжба «ума-пропаганды» и «чувства-агитаціи» лавристовъ и

<sup>\*)</sup> Н. Русановъ. "Политика" Н. К. Михайловскаго"— "Былое" 1907 г., кн. III.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Былое", 1907 г., кн. III.

бакунистовъ, устранялся вредный дуализмъ «политики» и «экономики» въ высшемъ синтезѣ «Земли и Воли»... Всѣмъ этимъ исключалась вредная односторонность, то «суздальское» отношеніе къ явленіямъ, которое пыталось разорвать Правду на двѣ половинки, въ своей разобщенности одинаково безсильныя.

Это-то непрестанное противодъйствіе «злосчастному стремленію разорнать Правду пополамъ, дикое, нельное, ничьмъ логически неоправдываемое», не позволяло Михайловскому стать всецьло идеологомъ какойлибо народнической фракціи, нальнить на себя одинъ изъходячихъ ярлыковъ. Въ связи съ этимъ, Михайловскій не только не примыкалъ всецьло къ какой либо изъ народническихъ фракцій, но даже отклонялъ отъ себя, на страницахъ «Русскаго Богатства», названіе представителя «народничества» вообще, предложеннаго ему г. Мережковскимъ .\*).

Каково же то воззрѣніе, которое обосновываль и защищаль Михайловскій, какъ опредѣляется его отношеніе къ народничеству?—отвѣтомъ на поставленный вопросъ должна послужить статья.

Предвосхищая выводъ, мы можемъ теперь же указать, что нашъ отвътъ не будетъ имъть ничего общаго съ формулой, утгерждающей или отрицающей принадлежность Н. К. Михайловскаго къ народническому направленію мысли, ибо такое опредъленіе литературнаго облика Н. К. не могло бы дать надлежащаго о немъ представленія... «Разговоръ—замъчаетъ Михайловскій—\*\*) о народничествъ и народникахъ представляетъ, между прочимъ, то важное пеудобство, что вы, собственно, никогда не знаете съ къмъ имъете дъло»...

Лучшей иллюстраціей означенной мысли можеть слу-

<sup>\*) &</sup>quot;Лит. восп. и совр. см.", т. II, стр. 53.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Лит. восп. и совр. см.", т. II, стр. 175.

жить эволюція пройденная г. А. Скабичевскимъ въ определеніи народничества въ различныхъ изданіяхъ «Исторія новъйшей литературы, отмъченная еще Михайловскимъ. Въ двухъ первыхъ изданіяхъ книги г. Скабичевскій, характеризуя литературный обликъ Евгенія Маркова, пишетъ, что, въ противоположность Боборыкину, Ев. Марковъ смотритъ на русскую жизнь съ гнароднической точки зрвнія». Подчеркнутая народническая точка зрвнія въ третьемъ изданіи превращается въ русофильскую точку зрѣнія, а въ пятомъ Евг. Марковъ зачисленъ въ лагерь либерализма. Куда этотъ «народникъ» перемастится въ новомъ изданіи зависить отъ дальнійшей путаницы этого понятія... Путаницы позволившей, тогда еще марксисту, И. Б. Струве квалифицировать Михайловскаго «въ своемъ смыслѣ» — народникомъ, народнику же г. Юзову-Каблицу объявить Н. К. не только марксистомъ, но и «вреднайшимъ изъ марксистовъ»... Эти другъ друга исключающія опредаленія объясняются тамь обстоятельствомь, что каждый изъ авторовъ пытается розыскать въ «народничествъ» какую либо спеціальную, особенную черту, отличающую его отъ всёхъ остальныхъ теченій. Различія въ опредълении этихъ «особыхъ признаковъ» и порождаютъ полярно - противоположные выводы. Въ «Критическихъ замъткахъ по вопросу объ экономическомъ развитін Россіи» П. Б. Струве присваиваетъ названіе народничества всёмъ тёмъ писателямъ которымъ присуща, «правда, въ разной степени, въра въ возможность самобытнаго развитія Россіи». Эта чисто - отрицательная формула даеть возможность въ одну телъгу впречь и Н. К. Михайловскаго, и Юзова-Каблица, и В. В., и автора «Открытаго письма къ редактору «Отечественныхъ записокъ»... Карла Маркса...

Въ интересахъ правильнаго освъщенія вопроса необходимо оставить definitio fit per genus et differentiam specificam въ народничествъ, розыски его "особыхъ признаковъ";

рвшая вопросъ, опредвляя литературный обликъ покойнаго писателя, необходимо изслвдовать и опредвлить не то чего нють, а что есть, что характеризуетъ его систему воззрвній. Опредвляя отношенія къ явленіямъ жизни и борьбы народнической интеллигенціи 70-хъ годовъ, мы вскроемъ то что есть — стройную и законченную систему воззрвній; она опредвлится не изложеніемъ философскосоціологическихъ взглядовъ Н. К., а обрисовкой связи "литературы и жизни", — политико - публицистическихъ взглядовъ Михайловскаго, практическаго приложенія общетеоретическихъ воззрвній.

Набирая эпоху 70-хъ годовъ, этотъ Sturm und Drang Periode русскаго общественнаго движенія, то время, когда, по собственному выраженію Михайловскаго, онъ запасся "святыми воспоминаніями на всю жизнь", мы руководствуемся тѣмъ, что въ этой полосѣ съ особой силой сказалось вліяніе Михайловскаго при развитіи общественной мысли, выразилась его крупная роль въ формированіи идей и идеаловъ соціалистической интеллигенціи, его руководство борющейся Россіей.

Руководство борющейся Россіей. Для пониманія типа великаго публициста, для правильной оцѣнки роли Н. К. Михайловскаго и его связи съ движеніемъ своего времени, важно отмѣтить, что будучи "могучимъ возбудителемъ революціи въ умахъ" Н. К. революціонеромъ, въ спеціальномъ смыслѣ этого слова, непосредственнымъ участникомъ движенія, на подобіе своего замѣчательнаго современника П. Л. Лаврова,—не былъ. "Мнѣ кажется, что назвать его революціонеромъ въ спеціальномъ смыслѣ слова, т. е. человѣкомъ, отдавшимъ себя практически революціонной дѣятельности—нельзя, не погрѣшая противъ истины и противъ пониманія самаго типа этой исключительно-крупной личности",—.\*), пишетъ о Михайловскомъ

<sup>\*)</sup> Н. Русановъ. "Былое" 1907 г., кн. III.

Н. Русановъ, одинъ изъ близко знавшихъ его людей. Михайловскій и самъ признаваль въ себѣ отсутствіе революціоннаго темперамента, исключавшаго для него возможность "счастья борьбы". И если иногда, въ горькую минуту, появлялось желаніе уйти отъ "настоящаго, которое сплошь не настоящее, а поддѣльное", эмигрировать заграницу и вступить на путь нелегальной дѣятельности, какъ писалъ Н. К. Михайловскій къ П. Л. Лаврову,—то это были все же только минуты: "Я не революціонеръ, всякому свое".

А "свое" было огромно по своему значенію и важности. Имъ объясняетъ Н. К. Михайловскій свой отказъ отъ предложенія II. Л. Лаврова участвовать въ организовавшемся заграницей журналь «Впередъ». «Мон литературныя замътки ") создали мнъ положение, котораго я побанваюсь, но принимаю. Ко мит лично и письменно обращаются молодые люди съ изложениемъ своихъ сомибній и за разрѣшеніемъ разныхъ близкихъ имъ вопросовъ. Отъ этого положенія я, во первыхъ, не откажусь ни за мірѣ». Объ этомъ же съ глубокимъ радостнымъ подъемомъ, сплетеннымъ со скорбнымъ раздумьемъ о настоящемъ, -- говорить онъ въ легальной литературф: «Старъ я, но молодость люблю и болить за нее мое старое сердце. Я помню чудныя слова: блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, въ нихъ же царство будущаго. Не будь этихъ надеждъ и ожиданій ушелъ бы я отъ всей этой мерзости, какую кругомъ себя вижу \*\*)»... Эти надежды, молодые побъти, срусская молодежь, которая естественно не можетъ помириться съ разрывомъ Правды пополамъ», вдохновляла писателя «на славномъ посту» его-и вдохновлялась имъ. Молодую интеллигенцію нужно было «готовить къ тому моменту, когда настанетъ время

<sup>\*)</sup> Письмо Н. К. къ П. Л. Лаврову.—"Мпн. годы" № 1,1908 г.

<sup>\*\*)</sup> Собр. соч. т. 4, стр. 583.

дъйствовать» \*\*), нужно было воспитывать твердую соціалистическую оппозицію. Эта почетная и отвътственная роль выпала на долю Н. К. Михайловскаго на грани 60-хъ и 70-хъ годовъ.

<sup>\*)</sup> Письмо къ П. Л. Лаврову.

"Н. К. Михайловскій явился прямой реакціей противъ крайностей и ложныхъ шаговъ Писарева, мѣсто котораго онъ занялъ, какъ "первый критикъ" и "властитель думъ" младшаго поколѣнія 60-хъ годовъ. Поколѣніе 70-хъ, глубоко проникнутое идеями альтруизма, выросло на статьяхъ Михайловскаго и считало его въ числѣ главныхъ умственныхъ вождей своихъ".

Проф. Н. Карпевъ \*). (Энц. словарь Брк. и Эфрона).

Свою литературную дѣятельность Н. К. Михайловскій началь во второй половинѣ 60-хъ годовъ, въ періодъ начавшагося отлива общественнаго движенія, въ періодъ растерянности, безвѣрія и скептицизма, охватившаго активныя силы интеллигенціи. Смѣлая и рѣшительная литература, отмѣтившая яркую полосу между концомъ Крымской войны и срединой 60-хъ годовъ, безбоязменно констатировавшая факты дѣйствительной жизни, разбивавшая

<sup>\*)</sup> Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить свою искреннюю признательность, ознакомившемуся съ моей статьей проф. Н. И. Карѣеву за сдъланныя имъ замѣчанія.

иллюзіи и фикцін; литература снимавшая маски съ застарѣлыхъ предразсудковъ и установившихся идей, добиравшаяся во всемъ до реальныхъ основъ явленій, лежала поверженная въ прахъ объективно-слагающимся ходомъ вещей. То было время, когда литература перестала быть «органомъ возмущенной общественной совѣсти», когда вслѣдъ за движеніемъ, вызваннымъ освобожденіемъ крестьянъ общенародное дѣло перестало служить объединяющимъ началомъ прогрессивныхъ общественныхъ силъ. Свершившаяся реформа пугала однихъ своей рѣзкостью, вызывала горечь въ другихъ своей половинчатостью, неопредѣленностью, протпворѣчивостью.

Пути рѣзко разошлись. Незадолго еще близкіе, по одушевляющимъ ихъ идеямъ, элементы развернули враждебныя знамена.

Къ исторической жизни пріобщался, создаваемый самимъ процессомъ развитія, новый классъ, шедшій «невѣдомыми путями», еще только зарождавшійся, но уже предчувствуемый—шелъ «Чумазый», русская буржуазія. Эта «катящаяся лавина европейской цивилизаціи» приводила въ смятеніе, создавала панику, мѣшавшую какъ призывать такъ, и въ равной мѣрѣ, протестовать противъ ея появленія.

«Матеріальное и политическое развитіе, на путь котораго мы вступаемъ, будетъ полезно и выгодно только извѣстному классу общества, а народу не только не поможетъ. но даже поставитъ его въ положеніе худшее». (Н. К. Михайловскій).

Надвигающаяся опасность вызывала растерянность, сумбуръ, создавала неустойчивое равновѣсіе въ активныхъ группахъ интеллигенціи. Соціалистическая оппозиція едва лишь формировалась; слабая и разобщенная она была безсильна вмѣшаться въ стихійный ходъ слагающихся событій въ интересахъ направленія его въ сторону сознательныхъ идеаловъ. Тоскливое сознаніе отсутствія какого бы

то ни было приложенія силъ, оторванность отъ обще-народнаго дѣла вызывали нарожденіе сектантски-настроенныхъ группъ, новернувшихся синной къ общественному дѣлу, продолжавшихъ по традиціи выработку индивидуальной морали личнаго самосовершенствованія. Путь велъ въ «глухой переулокъ», по выраженію Н. К. Михайловскаго, болѣе того: онъ велъ къ образованію «собаке вичей пигилизма» (выраженіе Герцена), исказившихъ и изуродовавшихъ формулы дѣятелей первой половины 60-хъ годовъ.

Въ своей стать в «Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ , Н. К. Михайловскій образно выразиль ихъ пришествіе: «Какъ волны морскія, отхлынувъ отъ берега, оставляють на немь рыбь, молюсковь, которымъ предстоитъ умереть вит родной стихіи, такъ и волны нашего общественнаго движенія, отхлынувъ оставили на берегу краткія и грубыя формулы, которыя сами по себт, безъ оживляющаго насъ духа, мертвы»... Пришли люди, не мучившіеся надъ ихъ выработкой, не знающіе ихъ цаны, не имающіе той внутренней гарантін, которая не допускала бы практическаго паденія, не смотря на односторовность теоретическихъ положеній. Эти «пришлые люди», исказивъ завъщанныя «мыслящими реалистами» формулы, навъсивъ на нихъ «всевозможныя грязныя поползновенія, всяческую нечисть», усиливъ и углубивъ заключавшіяся въ нихъ противорфчія до крайнихъ степеней, -- запутались въ нихъ безповоротно. Въ свътъ новыхъ представленій, общественныя стремленія признавались противорфчащими интересамъ личности. Этическія положенія находили санкцію въ ихъ «естественности», фактъ возводился въ принципъ, индивидуализмъ превращался въ эгоцентризмъ.

Въ интересахъ истины должно быть отмѣчено, что въ этихъ искаженіяхъ повинны не только эпигоны 60-хъ годовъ—нигилисты, что «ошпбка въ перспективѣ фактовъ»,—

по мягкому выраженію Н. К., - принадлежить родоначальнику. «Нигилизмъ-по мысли г. Иванова-Разумника-лишь reductio ad absurdum всьхъ крайностей ультра-индивидуализма Инсарева» \*). Эмансипація личности, провозглашенная освободительной эпохой 60-хъ годовъ, на первыхъ порахъ, въ періодъ новизны и увлеченія, получила искаженное выраженіе; въ этотъ періодъ ошибочные шаги и крайности замѣны истиннаго индивидуализма характеризують «властителя думь». Первая полоса (1861—63 гг.) дъятельности Иисарева, опредълившаяся статьями «Аполоній Тіанскій», «Схоластика XIX в.», «Базаровъ», рактеризуется ультра-индивидуализмомъ, съ высоты котораго отрицались идеалы, теорін, ціли, — эти яко-бы тормазы на пути развитія челов'вческой личности; въ силу котораго провозглашалось, что «жизнь есть процессъ и только процессъ". «Впереди никакой высокой цели, въ умѣ никакого высокаго помысла и при всемъ томъ силы огромныя» — восторженное привътствіе Базарову со стороны ультра-индивидуалистических воззраній. И только за ръшеткой апологія эгонзма начинаеть у Писарева смфняться истиннымъ индивидуализмомъ, признающимъ необходимость «синтезировать личность съ обществомъ, личную пользу съ общественной» («Реалисты»), принимающихъ ихъ какъ два взаимно-дополнительныхъ фактора. На ряду съ этимъ идетъ возстановление идеаловъ и цѣлей, признаніе необходимости для «мыслящаго реалиста» работать надъ разрѣшеніемъ вопроса о «голодныхъ и раздѣтыхъ». —Ультра-индивидуализмъ смѣняется соціологическимъ индивидуализмомъ, оставивъ однако на немъ свой губительный следъ. Онъ выразился въ пониманіи Писаревымъ путей реализаціи блага «голодныхъ и раз-

<sup>\*)</sup> Интересующихся развитіемь этой мысли мы отсылаемь къ работъ г. Иванова - Разумника: "Исторія русской общественной мысли", т. І, изъ которой заимствуемъ нѣкоторые выводы.

дътыхъ»: «въ приматъ индивидуальной нравственности надъ соціальными идеями». Соціальный идеаль воплощался въ ростъ «мыслящаго пролетаріата»; общественная дѣятельность выражалась въ «кружковщинѣ»; прогрессъ выводился прямо изъ личнаго самосовершенствовація и сводился, такимъ образомъ, къ количественному размноженію носителей идеала. Эти «идиллическія предположенія» ярко высказывались Инсаревымъ: «Умная и развитая личность-пишеть онъ въ «Реалистахъ» — сама того не зачаня, дайствуеть на все, что съ ней соприкасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращение, ея спокойная твердость - все это шевелить вокругъ нея стоячую воду человъческой рутины... Если предполагаемая свътлая личность дасть, такимъ образомъ, обществу двухъ - трехъ молодыхъ работниковъ... то, неужели вы скажете, что она ровно ничего не сделала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни. Мит кажется, что она сділала въ малыхъ размфрахъ то, что дфлаютъ въ большихъ размърахъ великія историческія личности \*). Этимъ опредълялась возможность игнорировать «тъ подвалы общественнаго зданія, въ которыхъ не проникаетъ ни одинъ лучъ обще-человъческой мысли». «Что же намъ делать съ этими подвалами?-Покуда приходится оставить ихъ въ поков и обратиться къ явленіямъ умственнаго труда \*\*).

Такимъ образомъ, «мыслящему пролетаріату» отрѣзывался путь къ цѣлесообразной общественной дѣятельности, какъ-бы ни высоки были его стремленія». Отсюда коренное противорѣчіе: столкновеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ.

<sup>\*)</sup> Цит. по "Исторіи новъйшей литературы" А. Скабичевскаго, стр. 102.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ-же, стр. 102.

Эволюція, пройденная Писаревымъ въ сферѣ эстетики,—отъ признація законности эстетическихъ эмоцій къ ихъ отрицацію во имя «иден общей пользы и общечеловѣческой солидарности»,—углубила этическій анти-индивидуализмъ анти - индивидуализмомъ эстетическимъ.

Этихъ противоръчій своего міросозерцанія не примириль безвременно погибшій Писаревъ.

«Изъ мертвой зыби индивидуализма и анти-индивидуализма Инсареву не было спасенія—и онъ утонулъ», по образному выраженію г. Иванова-Разумника.

Эта мысль, однако, должна приниматься съ значительными ограниченіями. Дѣло въ томъ, что эти теоретическія противорѣчія въ періодъ подъема общественнаго движенія не выступали съ рѣзкой опредѣленностью, что дюди, совмѣщавшіе въ себѣ «открытый реализмъ» со «скрытыми идеалами», «обладали внутренней гарантіей», которая не допускала практическаго паденія. Отрицая въ теоріи идеалы въ началѣ своей литературной дѣятельности, Писаревъ въ жизненной дѣятельности являлся глубоко идеалистической натурой; ниспровергая принципы—онъ никогда не впадалъ въ безиринципность, противникъ аскетизма—онъ лучшіе годы своей жизни провель въ заточеніи.

Н. К. Михайловскій, лично пережившій «много ломки, страданій и внутренней борьбы изъ-за этого разлада», видить въ немъ коллизію теоріи и практики, ума и сердца: «Мы были несомнѣнио идеалисты—
пишеть онь — ... но мы были вмѣстѣ съ тѣмъ такъ
напуганы чудовищной ложью стараго идеализма, что
боялись не только словъ «идеаль», «идеализмъ», «идеализація», но даже соотвѣтствующихъ понятій. Мы
гордились не идеализмомъ своимъ, а реализмомъ, безстрашіемъ передъ фактами низкихъ истинъ, и старались,
главнымъ образомъ, его выставить на первый планъ,
даже отрицаясь всяческаго идеализма, хотя нашъ иде-

илизмъ и нашъ реализмъ представляли только двъ различныя, но равно законныя стороны одного и того же міросозерцанія» \*) (курсивъ нашъ. В. К.), и—прибавляетъ Н. К. въ другомъ мѣстѣ:— «Подчасъ страшной внутренней ломки стоило намъ прикидываться яко-бы реалистами, смѣяться надъ тѣмъ, что намъ въ сущности было дорого и стыдиться того, чѣмъ мы имѣли бы право гордиться» \*\*). Въ связи съ этимъ, яко-бы реалистическія формулы: «любовь— есть половое влеченіе», «жертва— есть саноги въ смятку», «нравственное все, что естественно» и т. д. противорѣчили собственнымъ чувствамъ и стремленіямъ, не покрывали исихическаго содержанія ихъ носителей. — «Болѣе чѣмъ кто либо мы были готовы приносить всевозможныя жертвы»...

Общественное движение завершилось... Пришелъ періодъ затишья, настала «нравственно-растленная эпоха», эпоха «собакевичей нигилизма». Эпигоны, лишенные общественнаго дела, начали «доделывать, переделывать и разделывать эфемириды. Писарева, въ эту критическую минуту, предоставленные самимъ себъ, внъ помощи литературы, безсильной въ то время «взять полный аккордъ». Уединенныя отъ процесса ихъ выработки, формулы получили у «пришлыхъ людей» узко-утилитарный смысль. «Идеалистическій натурализмь» (выраженіе Михайловскаго) они замѣнили трезвенностью, исключавшей идеалистическія начала, принципомъ законосообразности историческихъ явленій прикрыли свой общественный индифферентизмъ: «признавая историческимъ закономъ смъну акцій и реакцій... не считаемъ нужнымъ прать противъ рожна». Эти обращенія произошли въ различныхъ сферахъ: «Мы реалисты, а такъ какъ съ точки

<sup>\*)</sup> Собр. сочин. пзд. 1897 г., т. IV—"Идеализмъ, идолопокловство и реализмъ", стр. 38.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ-же, стр. 37.

арћиім реализма нравственно то, что естественно, то мы, повинуясь естественной борьбѣ за существованіе, признаемъ нравственнымъ давить слабыхъ и неприспособленныхъ. Мы реалисты, а такъ какъ съ точки зрѣнія реализма жертва есть сапоги въ смятку, то мы живемъ единственно ради своей утробы» \*),—нѣсколько утрировано излагалъ Н. К. ихъ взгляды.

Путаница и сумбуръ шли и дальше.

Ови нашли свое выраженіе и въ лучшей части представителей писаревщины. Являясь крайними послѣдователями воззрѣній Писарева перваго періода съ его ультранидивидуализмомъ, сокрущающимъ идеалы, цѣли и теоріи для вящшаго торжества личнаго начала, эпигоны—и это замѣчательный «парадоксъ 60-хъ годовъ»—ухитрились совмѣстить его съ ясно выраженнымъ апти-нидивидуализмомъ. Послѣднее опредѣлялось увлеченіемъ естественными науками, догматизированіемъ дарвинизма, изъ котораго скоро стали дѣлать этическіе и соціологическіе выводы. Борьба за существованіе, какъ біологическій фактъ, безъ долгихъ размышленій была объявлена закономъ соціальной жизни; выживаніе сильныхъ и гибель слабыхъ— его нензбѣжнымъ слѣдствіемъ. Отсюда провозглашеніе цѣнности вида и малое значеніе индивида.

Такимъ образомъ, сугубое возвеличение личности шло рука объ руку съ ръзкимъ ел принижениемъ.

На Н. К. Михайловскаго легла трудная задача разрѣшенія противорѣчій въ которыхъ запуталась интеллигэнція конца 60-хъ годовъ въ разрѣшеній вопроса о взаимоотношеніи личнаго и общественнаго пачала; задача соглашенія этихъ началъ, выработки руководящаго принципа общественной дѣятельности, разъясненія интеллигенціп ея исторической миссіп и вдохновеннаго призыва

к) Тамъ-же, стр. 41.

къ ея выполненію. \*) Сочетавъ «моральные и интеллектуальные интересы высоко-развитой индивидуальности» «съ матеріальными интересами трудящихся массъ», — какъ говорится въ одномъ адресъ, -- «идеальное царство будущаго» и «защиту конкретныхъ интересовъ труда въ настоящемъ»— Н. К. Михайловскій, уже въ самомъ началь своей діятельности, даль разрішеніе сложной проблемы взаимоотношенія личности и общества. Уже первой крупной статьей своей («Что такое прогрессъ»—1869 г.),выдвинувшей ея автора въ первые ряды литературы,--Н. К. Михайловскій даваль современной ему интеллигенцін руководящее начало для того, чтобы разбираться въ жизненныхъ противоръчіяхъ, общій принципъ, направлявшій въ определенную сторону и связывавшій различные взгляды въ одно стройное цѣлое. Выдвинутая «формула прогресса», удовлетворяя теоретическимъ потребностямъ, давала одновременно указанія, следуя которымь общественные деятели могли осуществлять благо народа. Правда, — какъ указываетъ проф. Овеннико-Куликовскій — «эти указанія не были практическими, не заключали въ себъ ничего программнаго» \*\*), но тъмъ не менье они облегчали трудный процессь уясненія стоявшихъ передъ интеллигенціей задачь и выработки программы практической двятельности.

«Передъ нами смутно обрисовывался какой-то океанъ идей, океанъ темный, на которомъ торчали отдѣльные, ничѣмъ не связанные островки»,— могла сказать молодая интеллигенція, словами одного привѣтственнаго адреса: «однажды... мы прочли статью «Что такое прогрессъ»... Какое потрясающее впечатлѣніе произвела на насъ

<sup>\*)</sup> Послѣдующая часть главы, съ нѣкоторыми измѣненіями, была уже нами напечатана въ день 5-ти лѣтней годовщины смерти Н. К. Михайловскаго ("Нижегор. Листокъ", 1909 г., 28 янв.).

<sup>\*\*)</sup> Овсяннико-Куликовскій: "Исторія русской интеллигенціи", т. II, стр. 222.

статья, какъ она много освътила яркимъ свътомъ, какой толчокъ дала работъ мысли... данъ былъ абрисъ міро-созерцанія, дана была руководящая нить разбираться во тьмъ и противоръчіяхъ» \*\*).

Эта руководящая нить заключалась въ признаніи человіка средоточіємь жизни (въ субъективно-антропоцентрическомь смысль), въ провозглашеній борьбы со всіми теоріями, игнорирующими либо принижающими начало личности, въ требованій расширенія формулы жизни человіческой «индивидуальности», въ выставленій непреложнаго императива практической діятельности—борьбы за нее противъ посягательствъ «индивидуальностей» высшаго порядка, «какими бы пышными словами оні не назывались».

Въ рядъ статей («Что такое прогрессъ , Дарвинизмъ и общественная наука, «Борьба за индивидуальность») Н. К. устанавливаль антагонизмь эзолюции общества, совершающейся по органическому типу, и, въ связи съ этимъ стремящуюся поглотить человаческую индивидуальность, раздробить личность, превратить индивида въ органъ-и прогрессь личности. «Повинуясь закону борьбы» -- доказываль Михайловскій — личность должна подчинять себь, какъ цълому, входящія въ ея составъ низшія пидивидуальности, противодъйствуя, одновременно, приложению даннаго девиза къ себъ самой. «Личность никогда не должна быть принесена въ жертву; она свята и неприкосновенна \*\*) - утверждаль Н. К., въ противовъсъ эпигонамъ Писарева. Въ частности, этические и социологические выводы, дълаемые писаревщиной изъ началъ дарвинизма (конкурренція въ обществъ является творческимъ началомъ, такъ какъ въ pendant къ выживанію наиболье совершенныхъ въ біологической борьбъ за существованіе ведеть къ про-

<sup>\*)</sup> Цпт. по ст. А. Пъшехонова: "Матеріалы для характерпстаки русской интеллигенціи".

<sup>\*\*)</sup> Собр. соч. т. IV, "Письма о правдъ и неправдъ", стр. 452.

грессу) подверглись уничтожающей критикт Михайловскаго, признававшаго цтиными лишь аналогіи заключенныя въ предтлахъ явленій управляемыхъ одними и тти же законность и научность между явленіями низшаго порядка и спеціальнымъ остаткомъ (въ приложеніи дарвинизма къ соціологіи: остатка біологическаго и соціологическаго).

Такимъ образомъ, наносился рѣшительный ударъ писаревщинѣ въ части ея анти-индивидуалистическихъ воззрѣній, жертвовавшей интересами личности для торжества высшей «идеальной» индивидуальности—общества.

Развивая свои теоретическія положенія въ приложенін къ «политическимъ темамъ, къ вопросамъ волновавшимъ интеллигенцію въ ея практической даятельности, при установленін взаимоотношеній личности и общества, Михайловскій въ «Письмахъ о правдѣ и неправдѣ», рѣшительно, безъ колебаній заявляль: «Всякіе общественные союзы, какія бы громкія или предвзято-симпатичныя для васъ названія они не носили, имфють только относительную цфну. Они должны быть дороги для васъ поскольку они способствують развитію личности, охраняють ее отъ страданій, расширяють сферу ея наслажденій» \*). Въ связи съ этимъ, должны быть сняты со своихъ пьедесталовъ лозунги общаго дѣла», «общественной пользы», ибо подъ этими флагами провозится контрабанда. Всв усилія ума должно приложить къ тому, чтобы съ тщательностью следить за судьбами и интересами личности «становиться на ту сторону, гдф она можеть восторжествовать». Яркій индивидуализмъ, проникающій изложенныя воззрѣнія, при поверхностномъ взглядѣ, при маломъ знакомствъ съ ихъ дальнъйшимъ развитіемъ, способенъ породить недоразумънія; защита личнаго начала можеть быть принята за проповъдь эгоцентризма, истинный ин-

<sup>\*)</sup> Собр. соч IV т., стр. 451.

дивидуализмъ смѣшанъ съ ультра-индивидуализмомъ писаревщины. Съ этими недоумѣніями среди молодой интеллигенціи въ развитіи своихъ положеній приходилось сталкиваться Михайловскому. «Можетъ быть—пишетъ онъ—") вы скажете: проновѣдь эгоизма, теорія личнаго благополучія. Намъ этого не нужно». «Нѣтъ, вамъ это нужно»... утверждалъ Н. К., защищая свою тесрію, краеугольнымъ камнемъ, которой являлась личность.

Останавливаясь на воззрѣніяхъ пророка утилитаризма, Михайловскій рѣзко отграничиваетъ свои понятія о личномъ началѣ съ понятіями апологета «системы свободы и порядка»—Бентамомъ. «Эгоизмъ эгоизму рознь и словъ пугаться не слѣдуетъ».

Утверждая, что единственный руководитель человѣка личный интересъ, побуждающій искать паслажденій и бѣжать страданій— и только, Бентамъ устанавливаетъ, что всякая нравственность лишь помогаетъ человѣку въ «сложныхъ расчетахъ кредита наслажденій и дебета страданій» и что нравственныя теоріи, основывающіяся на началахъ симпатіи или на аскетизмѣ уклоняются по недоразумѣнію, что въ ихъ основѣ покоится тотъ же, но лишь скрытый эгоизмъ.

Противъ этого центральнаго положенія направляется критика Михайловскаго, устанавливающаго, что Бентамъ «подставилъ въ своей теоріи, вмѣсто человѣческой природы, природу современнаго англійскаго буржуа». Обращая вниманіе читателей на критику аскетическихъ ученій Михайловскій останавливается передъ вопросомъ: исчерпывается лисогласно воззрѣніямъ Бентама—мотивами личнаго интереса и личной пользы источники аскетизма? Ссылаясь на «личный опытъ» интеллигенція въ періодъ разрѣшенія вопроса «какъ жить свято»?, Михайловскій напоминаетъ напряженно выраженное «сознательное отреченіе отъ на-

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 453.

слажденія» и «прямой позывъ къ страданію». «Вы уръзываете свой бюджеть наслажденій, прямо ищете лишеній и совершаете это не въ видахъ чужого одобренія, награды, а въ силу лишь одного личнаго внутренняго побужденія». Здісь именно «личное начало и торжествуеть». Такимъ образомъ, личный интересъ, въ пониманіи Михайловскаго, инсколько не противоръчить служению общественной пользф, не противорфчить ни самоотверженію, ни сознательному возложенію на себя страданій. Болье того: личный интересъ диктуетъ необходимость «дѣлать благое дѣло среди царящаго зла», обязываетъ личность къ общественному служенію во имя борьбы съ мрачными и тфневыми сторонами жизни, ибо гтолько этимъ путемъ можеть возстановиться мирь въ душт человтка», создаться внутреннее примиреніе. Признавая необходимость и обязательность для личности выработки соціальныхъ идей и идеаловъ и служенія имъ, Н. К. настаиваетъ, однако, на «относительной цвнв» всяких общественных двль. Общественное служеніе, самоотверженіе должно являться не болье, «какъ одной изъ формъ личнаго интереса». Для выясненія этой мысли, Н. К. противонолагаеть «практическіе» и «идеальные» типы, способные одинаково къ самопожертвованію. Различіе ихъ опредвляется между «поддержаніемъ наличныхъ общественныхъ порядковъ» и борьбой за общественный идеаль, въ которомъ начало личности найдеть свое полное торжество. «Практическій типь», сростаясь съ обстановкой въ которой онъ живетъ, свое общественное служение видить въ поддержив status quo, въ чемъ бы онъ ни состоялъ; его личный интересъ, до извъстной степени, отожествляется съ интересомъ того цълаго, который даеть ему обстановка. Такой типь можеть всю свою жизнь проводить въ самопожертвованіи, «нести бремя жизни, какъ теленокъ отпаиваемый на убой, какъ почтовая лошадь, загоняемая фельдъ-егеромъ». Отъ самопожертвованія такого типа, сопровождаемаго глубокимъ

униженіемъ личности, Михайловскій решительно отклоияетъ интеллигенцію: «вы не пристанете къ ихъ хору». Другой характеръ личнаго интереса и иное самоотверженіе выставляль Н. К. передъ интеллигенціей: самоотверженіе должно совм'єстить личное и общественное начало въ одномъ высшемъ синтезъ-личномъ интересъ идеальнаго типа». Этоть «ндеальный типь» откажется въ одинаковой мфрф, какъ отъ роли почтовой лошади такъ и отъ роли фельдъ-егеря, и личный интересъ будетъ уклалывать не въ существующую общественную систему, а «въ общественный идеаль, въ тотъ именно, гдф личность свята и неприкосновенна». «Никогда не унизить онъ своей личности, по крайней мърф, будетъ бороться противъ униженія до послідней возможности, пробуя разнообразныя комбинаціи и, можеть быть, погибнеть въ омуть практической жизни. Онъ наложить на себя обязанности даже очень тяжелыя, но наложить ихъ самъ; общественный идеаль его сложится на основаніи идеала личнаго» \*).

Однако, сложность и подчасъ крайняя запутанность вопросовъ жизни требовала установленія критерія, который даваль бы возможность выдёлить изъ общей совокупности фактовъ тё, которые, дёйствительно, служили бы интересамъ личности, равно какъ и тѣ, которые имъ способны вредить.

Установленіе этого руководящаго начала, составляющаго центръ міровоззрѣнія Михайловскаго и его величайшую заслугу, явившагося—по замѣчанію г. Иванова-Газумника— «наиболѣе законченной, наиболѣе замѣчательной попыткой рѣшенія проблемы индивидуализма во всей русской литературѣ XIX вѣка» \*\*)—былъ выраженъ въ Письмахъ о правдѣ и неправдѣ» \*\*\*) въ видѣ краткой фор-

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 459.

<sup>\*\*)</sup> Ивановъ-Разумникъ "Ист русс.-общ. мысла" т. II. стр. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 450.

мулы. Вмѣсто интересовъ личности вы поставите интересы народа, или точнѣе интересы труда». «Оправданіе» для такой постановки вопроса было дано Н. К. Михайловскимъ въ рядѣ его позднѣйшихъ статей. На развитіи въ нихъ этой формулы мы остановимся болѣе подробно при изложеніи взглядовъ на «народъ» соціалистовъпропагандистовъ, полностью принявшихъ формулу Н. К.

«Интересы личности» въ этой формуль при поправкахъ и дополненіяхъ, при дальнъйшей конкретизаціи, для «практическаго обихода», превращались въ «интересы труда», такъ какъ трудъ, сознательный, «цълесообразный расходъ силъ» является аттрибутомъ, который присущъ личности, и не зависитъ «ни отъ какихъ случайныхъ опредъленій. При дальнъйшемъ отвлеченіи «интересы труда» превращались въ интересы его носителей—въ «интересы народа».

Интересы личности—интересы труда—интересы народа, какъ экономической категорін—вотъ соціологическая формула, явившаяся для интеллигенціи спасительнымъ маякамъ на пути къ общечеловѣческому идеалу; формула, синтезировавшая пачало личности и общества, личную нравственность и соціальные идеалы, устранившая сумятицу антич ультра-индивидуализма писаревщины.

Съ высоты провозглашеннаго принципа сбрасывались со своихъ пьедесталовъ обветшалые кумиры «наука для науки, «искусство для искусства», «богатства для богатства»; всё эти отвлеченныя категоріи видоизмёнялись, приспособляясь къ потребностямъ и нуждамъ живой личности, къ служенію интересамъ народа-«профана». Элементы жизни сливались въ одно настоящее, гармоническое цёлое, въ идеальное исканіе «полноты и красочности жизни личности», въ признаніе одинаковой законности говорить о «женской ласкё» и о томъ, что «жить такъ хочется» и о красотё звёздъ и цвётовъ... и страстнымъ

объщаніемъ быть «псомъ сторожевымъ» своей родины \*). «Развъ нельзя служить истинъ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звёздъ и цвётовъ. - иисалъ Михайловскій... пусть все живое живеть, и пусть живеть во всю». Этоть теоретическій девизь (правда, урьзываемый всей тяжестью царящаго общественнаго зла)яркое выражение индивидуализма семидесятыхъ годовъ,-наносиль послёдній ударь этическому анти-индивидуализму 60-хъ годовъ, съ его подчеркнутымъ анти-эстетизмомъ. Искусство получало свое законное признание и, совлеченное со своихъ заоблачныхъ высотъ («искусство для искусства»), надлежало оценке некоей высшей инстанціи: интересовъ «профана». Служеніе этому высшему началу не исключало работы личной нравственности. не давая въ то же время замыкаться въ ней, искать «себя въ себъ». «Сосредоточиться на вопросъ личной чистоты \*\*) писаль Михайловскій, не взирая на условія при которыхъ приходится этимъ заниматься большая радость для всёхъ скорбныхъ главой и лицем вровъ. Но изъ этого не следуеть, что бы идеалы личной нравственности были последниль или даже вторымъ дѣломъ... Странная вещь... Неужто у людей головы такъ узки, что не могутъ вмъстить въ себя единовременно двухъ элементовъ, ни мало другъ другу не противоръчащихъ и часто другъ другу помогающихъ».

Разрушалась теорія личнаго самосовершенствованія, дотягивающая свою безсильную пѣснь, намѣчались параллельныя задачи служенія личности и обществу, возстановлялись поруганные писаревщиной идеалы и цѣли, получила свое законное мѣсто теорія...

Передъ интеллигенціей ясно была поставлена задача,

<sup>\*)</sup> Соб соч., VI т., 616 стр.

<sup>\*\*)</sup> Собр. соч., V т., "Записки Современника" (1881—82 г.), стр. 516.

намъчены перспективы служенія народу: «Служа этому народу, по преимуществу, вы не служите никакой привилегін, никакому исключительному интересу,—вы служите просто труду, слъдовательно, между прочимъ, и самимъ себъ, если вы, вообще, чему нибудь служите» \*).

«Интересы труда— «общечелов в ческій идеаль»—— («болье общечелов в честаго идеала не сыщешь, ибо гд в челов в къ, тамъ и трудъ»— VI т. стр. 490) стали лозунгомъ возрождавшейся интеллигенціи, съ вдохновеніемъ прозелитовъ, вступившихъ, освненные «Системой Правды», на тернистый путь борцовъ...

<sup>\*)</sup> Соб. соч., т. І-й, стр. 659.

Соціалистическое движеніе, вспыхнувшее въ Россіп на грани 60-хъ и 70-годовъ, какъ результатъ положенія въ которомъ находилась страна, разсматриваемаго сквозь призму «интересовъ труда», въ своей первоначальной фазъ опредълялась чисто-нравственными мотивами. Центральной идеей, на которой базировалась вся дъятельность, было представление о революціонно-соціалистической работъ, какъ о служении народу, диктовавшееся необходимостью «снять съ себя отвътственность за кровавую цвну своего развитія, какъ формулироваль ее И. Л. Лавровъ, въ настольной книгъ молодежи того времени, - «Историческихъ Письмахъ». Исходная точка идей первоначальныхъ кружковъ, объединявшихъ немногочисленные ряды соціалистическихъ піонеровъ, — соціализмъ опредълялся этическимъ побужденіемъ: протестомъ противъ угнетеннаго положенія трудящихся массъ, выступленіемъ въ защиту его правъ. Движеніе-по словамъ .Т. Шишко, непосредственнаго его участника- «неизбѣжно обусловливалось его основными внутренними стимулами: дело шло о служении народному благу».

... Сложна и отвѣтственна была задача соціалистическихъ піонеровъ; предстояло перенести много испытаній, побороть рядъ трудностей, создаваемыхъ общественнымъ пидифферентизмомъ и пассивностью, проложить новые пути», обаяніемъ новой иден возбудить вниманіе, моральной красотой ея носителей привлечь сердца, вызвать живыя симпатіи общества...

Политическое ренегатство В. Кельсіева-«жертвы повой русской исторіи», кфиъ объявили отступника возликовавшіе реакціонеры, явилось первымъ испытаніемъ, вызвавъ смятение среди едва начавшейся формироваться соціалистической оппозиціи. Въ лиць отступника, аффицировавшаго свой разрывъ съ увлеченіями юности, публично осмѣнвавшаго старыхъ боговъ, певолюціи и соціализму наносился моральный ударъ. Создавалась необходимость поднять правственный престижъ движенія, парализовать невыгодное впечатлініе, вызванное отступничествомъ «въ обществъ». Эту роль защитника соціалистическихъ идей взяль на себя Н. К. Михайловскій, выступившій со своей первой статьей въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Жертва старой русской исторін» (статья явилась передалкой второго «Письма о русской интеллигенціи», предзначавшейся для книжки «Современнаго Обозрѣнія») \*). Съ отличающей всю его послѣдующую литературную деятельность глубиной и вдумчивостью, Н. К. Михайловскій педошель къ личности ренегата, возбудившей къ себъ шумный интересь общества. Оригинальнымъ угломъ зрвнія, съкотораго въ статью разсматривался вопросъ, любопытнымъ психологическимъ анализомъ типа В. Кельсіева статья приковала вниманіе; чуткость и углубленность съ которой трактовался вопросъ, проникающая статью горечь и боль за «несчастнаго человѣка», которому авторъ статън не отказывалъ въ своемъ условномъ уваженін, позволяли читателямъ принять выводъ автора, по которому это политическое ренегатство явилось плодомъ старой русской исторіи, и ел герой-жертвой ел.

<sup>\*) &</sup>quot;Литературныя воспоминанія и современная смута". Т. І, стр. 69.

Начать съ того, что ни самый фактъ отступничества, ни тъ спеціальныя обстоятельства, въ которыхъ онъ произошель не вызвали въ Н. К. Михайловскомъ ръзкаго и ръшительнаго осужденія. Болье того: въ «Воспоминаніяхъ и путевыхъ письмахъ» В. Кельсіева, Н. К. усмотрѣлъ выражение «полнтишей искренности», способность «цтликомъ и беззавътно» предаваться идеъ, увлекающійся и энергичный темпераменть, не позволяющій отдѣлять слово отъ дъла, «глубокую честность», позволявшую говорить объ условномъ уваженін. Подобная оцінка со стороны радикально-настроеннаго писателя для своего времени была новой и оригинальной. «Суздальски» настроенные обличители (въ родъ Минаева изъ «Недъли») обрушились на автора статьи, находя ее слишкомъ мягкой и серьезной по отношенію къ ренегату, къ которому нужно относиться круто, безь послабленія. Н. К. Михайловскій же, въ противовъсъ этимъ требованіямъ, вдался въ «исихологическія тонкости», по насмѣшливому опредѣленію критиковъ.

Это гуманное отношеніе и опредалило успахь статьи Михайловскаго, благодаря которой факть, долженствовавшій послужить къ ущербу движенія, послужиль едва ли не къ его возвеличенію...

Человъкъ, бывшій 9-ть лѣтъ эмигрантомъ, ведшій самую дѣятельную революціонную пропаганду, замѣшанный въ множествѣ политическихъ дѣлъ, возвращается въ Россію, получаетъ помилованіе, съ «необыкновенною, почти наивною развязностью" отрекается отъ всего своего прошлаго... Психическая суть, опредѣлившая эту бурную, богатую самыми экстра-ординарными приключеніями жизнь В. Кельсіева,—не могла не привлечь вниманія Н. К. Оставляя точку зрѣнія литературной, общественной и политической партіи, Н. К. смотрить на Кельсіева съ точки зрѣнія психолога. Анализируя условія, въ которыхъ формировался характеръ Кельсіева, воздѣйствіе окружающихъ

соціальныхъ условій, воспитаніе, вліяніе литературы, Михайловскій приходить къ выводу, что «всѣ умственныя силы его концентрировались, какъ въ фокусф, -- въ воображенін... что фантастическая закваска легла въ основаніе его умственнаго склада» \*). Эти качества опреділили все его будущее: изучение восточныхъ языковъ, главнымъ образомъ, изъ стремленія къ загадочному и таинственному, замънившееся жаждой военной славы и безсознательнымъ патріотизмомъ; покаяніе и отреченіе отъ патріотизма и увлеченіе западничествомъ и нигилизмомъ, къ которому онъ добирается «путемъ фантазіп, а не анализа - таковы этапы его пути: смвна очарованій и разочарованій. Не имъя твердой опоры, научной подготовки, стоя цъликомъ въ мірь фантазіи, Кельсіевъ и первый свой политическій шагь ділаеть случайно, почти безсознательно: «такое время было, такимъ духомъ вѣяло», —объясняетъ онъ начало своей политической карьеры.

Противъ этого утвержденія обрушивается уничтожающая критика Н. К. Мих.: «Въ его эмигранствъ повинны совстмъ не то время и совстмъ не тотъ воздухъ»... Оно было продуктомъ его личной исторіи, коренившейся въ томъ добромъ, старомъ времени, которое породило сказочный міръ; «въ томъ прошедшемъ, которое уносило въ обаятельный міръ подвиговъ и путешествій; въ томъ прошедшемъ, въ которомъ такъ отвратительно переплеталось барство и рабство». Новое же время, въ противоположность старому продуктомъ котораго всецъло явился Кельсіевъ, разбило обаятельный міръ лжи; «потребность трезвыхъ взглядовъ, дъйствительно, носилась въ воздухт и ими опредълился духъ времени». Оставшись въ мірѣ своей фантазін, сохранивъ старую сущность, Кельсіевъ сдёлался героемъ во имя новыхъ идей, которыя "еще не пережилъ, не перевариль, даже хорошенько не передумаль». И не жаждой

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. IV "Жертва старой русской исторіи", стр. 11.

правдонскательства»—этой типической психологической чертой «новыхъ людей»— объясняетъ Н. К. политическую карьеру Кельсіева, а «жаждой сильныхъ ощущеній, ради сильныхъ ощущеній», желаніемъ поскорѣе осуществить свою завѣтную мечту «облечься въ грандіозный костюмъ революціоннаго дѣятеля»... фантастическая закваска сказалась въ желаніи надѣть «эмигрантскія эполеты».

«Нѣтъ, г. Кельсіевъ—приходитъ къ выводу Н. К.— духъ времени въ вашемъ дѣлѣ ни при чемъ. Вы жертва не новой русской исторіи, какъ вамъ теперь кажется, а старой».

Этой блестящей статьей Михайловскій демонстрироваль передь общественнымь мивніемь плоды «старой псторіи», на фонв которой, по закону контрастовь, выдвлились свътлыя черты новой исторіи, новыхъ идей растущей соціалистической силы...

Свѣтлыя черты... Онѣ не исключали и нѣкоторыхъ отрицательныхъ и темныхъ, широко использовать которыя всегда пыталась реакція.

Къ такой страницѣ русскаго общественнаго движенія мы подходимъ. Дело идетъ о Нечаевскомъ процессе, воспользовавшись которымъ власти стремились нанести рушительный ударъ неокрѣпшему соціалистическому движенію, поставивъ ему въ вину то, что явилось спеціальнымъ гръхомъ нечаевщины, къ которой сама соціалистическая интеллигенція отнеслась съ ръзкимъ осужденіемъ. На заговоръ Нечаева она смотрела, какъ на скорбный эпизодъ, идущій въ разрізь съ традиціями усвоенными русскими борцами; во главѣ его видѣла преданнаго фанатика «сообщинчество съ которымъ можетъ быть только гибельно для всвхъ» (М. Бакунинъ); въ средствахъ обмана, мистификаціи и лжи, къ которымъ прибъгалъ Нечаевъ, признаки «загрязнившагося и запутавшагося человъка». По свидътельству Л. Шишко, Нечаевское дъло было: «Случайнымъ эпизодомъ въ исторіи нашего революціоннаго движенія, вызваннымъ необычайной эпергіей одного человѣка. Само по себѣ движеніе еще не было тогда достаточно подготовлено; революціонные элементы только еще накоплялись, когда на сценѣ появился необычайно сильный революціонный темпераментъ, рѣшившій создать заговоръ и сплотить людей чисто искусственными мѣрами» \*\*).

Затъявъ публичный процессъ, правительство надъялось подорвать въ глазахъ общества уважение къ соціалистическимъ дъятелямъ и, въ связи съ этимъ, сомкнуть вокругъ трона запуганное общество. Соціалистическому движенію, не имъвшему за собой окръпшихъ симпатій общества, грозила серьезная опасность. Усугублялась она еще и выступленіемъ противъ соціалистической интеллигенціи «искальченнаго каторгой и бользнью» О. Достоевскаго, съ его злонамъренными «шипящими ръчами», въ которыхъ, воспользовавшись нечаевскимъ дъломъ, онъ обрушился на соціалистическихъ дъятелей всьми «возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналь его богатой своей бользненностью и раздражительностью фантазіи».

Въ своемъ романѣ «Бѣсы», какъ извѣстно, Достоевскій разсказываетъ исторію, по внѣшнему ходу событій и обстановкѣ, поразительно сходную съ нечаевскимъ дѣломъ: тутъ фигурируетъ и Верховенскій, путемъ ряда обмановъ, учреждающій тайное общество съ фиктивнымъ центральнымъ комитетомъ во главѣ; имѣется тутъ и нѣкій Шатовъ, котораго, подобно Иванову въ нечаевской исторіи заманиваютъ въ гротъ и убиваютъ... Эпиграфъ романа, взятый изъ Евангельскаго разсказа объ исцѣленіи бѣсноватаго, о томъ, какъ бѣсы переселяются въ стадо свиней и заставляютъ ихъ броситься въ море— давалъ руководя-

<sup>\*)</sup> Тунъ: «Революціонное движеніе въ Россіи», примъч. Шишко, стр. 86.

шую нить для опредѣленія отношенія ея автора. Въ концѣ романа этотъ эпиграфъ получаетъ спеціальное разъясненіе: видите—говоритъ Степанъ Перфильевичъ, при чтеніи разсказа объ исцѣленіи бѣса—эта точь въ точь, какъ наша Россія. Эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней—это язвы, всѣ міазмы, всѣ нечистоты, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи». Въ «Дневникѣ Писателя», который можетъ быть разсматриваемъ какъ комментарій къ «Бѣсамъ», окончательно вскрывается отношеніе автора къ трагическому эпизоду русскаго соціалистическаго движенія.

Въ защиту его, противъ злостнаго недоброжелательства и тупого непониманія, противъ отвратительной травливыступиль Н. К. Михайловскій. Въ евоихъ «Литературныхъ и журнальныхъ замфткахъ 1873 г.» \*), принимая брошенный вызовъ, онъ выступаетъ въ защиту высмъиваемыхъ Ө. Достоевскимъ citoyens du monde civilisé опредъленнаго лагеря, бросая вызовъ врагамъ соціалистической интеллигенціи, возлагающимъ на нее отвътственность за индивидуальные грфхи Нечаевскаго дфла, этого «во всёхъ отношеніяхъ монстра», занимающаго въ картинё современной жизни мъсто свъ качествъ третьестепеннаго эпизода». Да и въ самомъ изображении этой картины, Михайловскій, на ряду «съ фотографической скрупулезностью» въ нѣкоторыхъ частяхъ, усматриваетъ «фантастическое содержание», благодаря непродуманности и непрочувствованности образовъ «новыхъ людей», «придавленныхъ идеями обязательно изобрътенными для нихъ авторомъ». Полное непониманіе типа «новыхъ людей» обнаруживается у Достоевскаго въ утвержденіи решительнаго разрыва «народной правды» и идеаловъ соціалистическихъ работниковъ. Противъ этого пункта обрушивается

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. І

Н. К. со всей силой своей критики. Въ отвътъ на слова Достоевскаго, что у интеллигенціи «истлъли послъдніе корни, расшатались послъднія связи съ русской почвой и съ русской правдой», Михайловскій указываетъ, что: «ухватившись за печальное, ошибочное и преступное исключеніе—Нечаевское дъло, онъ просмотрълъ общую и здоровую основу движенія».

«Если бы вы ближе познакомились съ позоримымъ вами соціализмомъ—говоритъ Н. К.—вы убѣдились бы, что онъ совпадаетъ съ нѣкоторыми, по крайней мѣрѣ, элементами народной русской правды».

Въ рядѣ послѣдующихъ статей эта мысль нашла свое убѣдительное выраженіе. Въ нихъ Михайловскій устанавливаль, что правильно понятые интересы народа, въ ихъ логическомъ завершеніи, ведутъ къ свѣтлому идеалу, составляющему предметъ борьбы и работы интеллигенціи, которая сознала свой долгъ передъ народомъ и морально обязана его уплатить. «На извѣстной ступени развитія, человѣкъ не можетъ не содрагаться при мысли о томъ количествѣ жизней, которое оплатило собой его личное развитіе... Для насъ этимъ стремленіемъ даже измѣряется высота развитія человѣка». И публично заявляя о своемъ вступленіи въ кадры борющейся соціалистической интеллигенціи, Михайловскій, съ глубокимъ подъемомъ чувствъ, выливаетъ свой отвѣтъ Достоевскому въ яркую тираду:

«Мы—я говорю «мы», потому что вмёняю себё въ честь стоять въ рядахъ этихъ citoyen'овъ; мы поняли, что сознаніе обще-человеческихъ идеаловъ далось намъ благодаря вёковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что восинтались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвётокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвётка изъ прошедшаго какъ нёчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ... Мы пришли

къ мысли, что мы должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и ивтъ въ народной правдъ, даже навърно ивтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дъятельности... долгъ лежитъ на нашей совъсти и мы его отдать желаемъ... Если бы въ знали, какъ мучительно напрягается иной разъ мысль, взвъшивая способы погашенія долга \*).

Этимъ погашеніемъ долга окрасилась цёлая полоса русской общественности, когда люди съ «совёстью хрустальной чистоты» шли къ кредиторамъ для того, чтобы сказать имъ, что они кредиторы, и когда Н. К. Михайловскому выпала завидная и отвётственная роль надъ «молодыми, веселыми и брызжущими волнами жизни» зажечь «яркую радугу идеала».

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. I., стр. 86S—72.

## ГЛАВАШ.

"Не встаетъ надъ поверхностью русской жизни ии одного крупнаго явленія въ области духа; кажется, что все спитъ или умерло. А между тъмъ, въ этой тишинъ, въ этомъ кажущемся безмолвіп и снъ, по песчинкъ, по кровинкъ, медленно, не слышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа,—а главное, перестраивается во имя самой строгой правды".

Гльбъ Успенскій

Это было въ «безумное лѣто» 1874 года, въ одинъ изъ самыхъ блестящихъ моментовъ попытокъ русской души «перестраиваться во имя самой строгой правды», когда соціалистическое движеніе, выйдя изъ «кабинетовъ и мастерскихъ» разлилось широкой полосой «хожденія въ народъ», поднимая мѣстами обыденный строй жизни «чуть ли не до уровня первыхъ христіанъ». Это было время, когда пробудившійся голосъ «уязвленной совѣсти» пронесся по всей странѣ, призывая къ «уплатѣ долга», когда «разладъ совѣсти съ жизнью», «заболѣваніе сущей правдой» вызывали въ чуткихъ душахъ сложную гамму чувствъ тоски и негодованія за прощлую жизнь.

Люди различныхъ положеній, возрастовъ, состояній и

ранговъ разрывали все со своимъ старымъ складомъ жизни, хоронили свое спокойное прошлое, чтобы вступить на путь жертвъ и страданій... «Чувство личной отвѣтственности за свое общественное положеніе», сокращеніе личнаго бюджета во имя счастья народнаго—являлось типической чертой этого періода движенія... Однако, общественно - психологическій процессъ въ его цѣломъ, указанной особенностью не исчерпывался. На ряду съ работой «уязвленной совѣсти», отказывавшейся отъ собственныхъ правъ, переплетаясь съ ней, шло движеніе «возмущенной чести», требовавшей ихъ для себя. «Кающійся дворянинъ» и «разночинецъ» (термины принадлежатъ Н. К. Мих.)—явились представителями этихъ двухъ теченій.

Н. К. Михайловскій, лично пережившій этотъ періодъ, (переходомъ отъ одной группы въ другую опредѣлилась его психологическая эволюція въ срединѣ 70-хъ годовъ) даетъ въ своемъ полу-публицистическомъ и полу-беллетристическомъ произведеніи въ «Въ Перемежку»—этой глубоко-трогательной исповѣди «кающагося дворянина»,—глубокій анализъ этого, породившаго двѣ указанныя группы, общественно-психологическаго процесса.

Онъ создался экономическимъ и идеологическимъ факторомъ, одновременно: «чисто матеріальной непреоборимой невозможностью для людей не поступать извѣстнымъ образомъ и силой духовной, сознаніемъ правоты, справедливости такого образа дѣйствій»; измѣненіемъ «орловскаго пейзажа» и голосомъ проснувшейся совѣсти. Въ связи съ этимъ, на арену общественной жизни всплыли эти двѣ группы: «разночинецъ» изъ низовъ, и «кающійся дворянинъ» изъ вершинъ соціальной пирамиды. Паденіе крѣпостничества, обнаружившаяся въ свѣтѣ свободной критики бездна ужасающихъ позорныхъ явленій вызвали, въ наиболѣе чуткихъ представителяхъ привилегированныхъ классовъ сознаніе своихъ обязанностей и отвѣтственности передъ народной массой; появилась непреодо-

лимая потребность «самообруганія, самонаказанія, покаянія». Эта самообличительная струя скоро, однако, замерла, отбросивъ большинство «рыцарей на часъ» въ сторону соціальныхъ идей, выражающихъ ихъ классовую сущность; свою власть сохранила она лишь надъ группами, продолжавшими мучиться старой душевной болью за свое общественное положение. «Кающийся дворянинъ» видълъ «святеля и хранителя» русской земли-крестьянина, подавленнаго тяжестью окружающихъ его условій, безмолвнаго раба, забитаго, униженнаго-проникался сознаніемъ своей привилегированности; охваченный угрызеніями совъсти, опъ стремился наложить на себя «эпитемію и всячески уръзать свой жизненный бюджетъ. Въ стремленіи «заморить грызущаго его червяка», онъ отказывается отъ всего, что способно увеличить его долгъ; болье того: онъ ищетъ лишеній, жизненныхъ невзгодъ, готовъ принять всякія оскорбленія, «даже до мученическаго вінца». Совершенно въ другомъ положеніи оказывалась другая группа-разночинцы. Имъ не въ чемъ было каяться; выйдя, въ большинствъ случаевъ, изъ народа, переживши и испытавши на себѣ всѣ тяготы, они вооружались противъ силь ихъ наложившихъ, они требовали правъ у отнявшихъ, они горъли ненавистью и жаждой борьбы со своими недругами и въ тоже время съ врагами народа. Разночинца «не могло мучить сознаніе личной отвътственности за свое общественное положение»; наоборотъ: признание общественной отвътственности за свое личное положениеявлялось опредѣляющей чертой этого исихологическаго типа. «Онъ отъ другихъ требовалъ покаянія». Найдя величайшую къ тому готовность со стороны «кающихся дворянъ», онъ иошелъ съ нимъ въ общемъ направленіи служенія народу.

«Интересы народа» для объихъ группъ были положены во главу угла общественной дъятельности, они явились «нейтральной почвой, на которой они утвердились

мирно, одна другую пополняя» (IV т. 659 стр.) «Интересы народа» стали имъ дороги по различнымъ причинамъ: «однимъ—по близости къ народу, другимъ—по оторванности отъ него» (II-й т. 772 стр.). Объединяющая ихъ стремительная струя любви къ народу опредълила героическій путь этихъ «мучениковъ исторіи», вызвавшей страстную исповѣдь Н. К. Михайловскаго:

«Ахъ, — восклицалъ знаменосецъ движенія, — если бы л былъ первоклассный художникъ, еслибъ я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, краскахъ, я воспѣлъ бы васъ братья по духу, изобразилъ васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисть, потому что отвѣдавши сладкаго не захочешь горькаго»... \*)

...Но горькаго пришлось испытать еще не мало, охраняя движеніе отъ гонителей «новаго Евангелія нашего времени» — соціализма, и отъ слишкомъ близорукихъ его друзей, одновременно... Утверждение гонителей, заявлявшихъ, что «хожденіе въ народъ» вызвало «отвращеніе въ народъ» (Достоевскій полн. собр. соч. т. І, Письма;—цит. по Овсянниково-Куликовскому, т. II стр. 277), уподоблявшихъ его носителей «лишнимъ людямъ» (см. критику «Нови» Тургенева. Михайловскій, т. ІІ, гл. 15), противопоставляя защиту картины, краше которой «русская жизнь представляетъ немного», Н. К. Михайловскій чутко следиль за тъмъ, чтобы новь поднималась «не поверхностно-скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ», ведя соціалистическую интеллигенцію отъ гибельныхъ путей догматического къ критическому народничеству, борясь часто съ узостью ея воззрѣній, съ односторонностью ея программныхъ положеній.

Въ чемъ же заключалась эта программа?

Въ самомъ общемъ видѣ, она обрисовывается въ слѣдующихъ чертахъ: соціализмъ долженъ реализоваться еди-

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. IV. "Въ Перемежку", стр. 232.

нымъ переворотомъ, задачей котораго явится единовременно экономическое и правовое освобождение народныхъ масст. Соціальная революція—ближайшая очередная задача; къ ея подготовкъ должны быть направлены усилія соціалистической интеллигенціи, на обязанности которой лежить освъщение передъ народомъ всъхъ явлений жизни съ точки зрвнія соціалистическаго идеала. Въ Россіи, разко отличающейся отъ Запада своими соціально-экономическими условіями, соціализмъ пріобрѣтаетъ спеціальную формулу въ отношенін его осуществленія. Отсутствіе формъ присущихъ капиталистическому строю и вытекающей изъ него психологіи homo homini lupus est; наличность своеобразныхъ экономическихъ порядковъ-эмбріоновъ соціалистическаго строя, въ видъ общины, уравнительныхъ передъловъ и пр.; соотвътствующие этимъ началамъ трудовые и «мірскіе» принципы, вытъсняющіе буржуазное пачало - фанатизмъ частной собственности, - облегчають русскимъ соціалистамъ задачу борьбы. «Прыжокъ изъ царства необходимости въ свътлое царство свободы» долженъ принять въ Россіи иной характеръ.

«Соціальный вопросъ есть для насъ вопросъ первостепенный. Мы видимъ въ немъ самую важную задачу настоящаго, единственную возможность лучшаго будущаго... Для русскаго принципіальная почва, на которой можетъ развиться будущность большинства русскаго населенія въ томъ смыслѣ, который указанъ общими задачами нашего времени—есть крестьянство съ общиннымъ землевладѣніемъ», — намѣчаетъ программу дѣятельности желающимъ прогресса отечеству» \*), «Наша программа» журнала «Впередъ», издававшагося П. Л. Лавровымъ.

Въ такихъ же приблизительно чертахъ развивалъ въ легальной литературъ Н. К. Михайловскій программу дъятельности литературы, достойной названія «голоса об-

<sup>\*)</sup> Цит. по кн. А. Макарова: "Наши предшественники".

щественной совъсти». Передъ современниками, дъйствующими въ «интересахъ народа», лежитъ путь, указываемый наукой и «современными нравственными идеями»; онъ выдвигаеть борьбу за соціалистическій строй: «сосредоточеніе орудій производства въ рукахъ рабочихъ-центральная задача нашей жизни» (I т. 667 стр.). Осуществляя ее соціалистическая интеллигенція должна, руководствуясь опытомъ западно-европейской исторіи, избъжать ошибокъ, «исправление которыхъ теперь составляетъ тамъ заботу всѣхъ передовыхъ дѣятелей», (I т. 654 стр.). То что «составляеть заботу передовыхъ дъятелей Запада»—соціалистическій строй имбеть въ Россіи особую форму реализацін. Она опредъляется положеніемъ Россіи, въ которой сосвобождение крестьянь съ землей-цитируеть съ сочувствіемъ Михайловскій строки изъ книги Яковлева «Ассоціація и артели»—сділало Россію въ соціальномъ смысль tabula rasa, на которой еще открыта возможность написать ту или другую будущность» (I т. 654 стр.). Въ виду этого, возможны двф «діаметрально-противоноложныя программы э: одна изъ нихъ-буржуазно-капиталистическій фазись, которымь стихійно пошло развитіе на Западъ; другая-въ развитіи тъхъ отношеній труда и собственности, которыя существують въ наличности, но «въ крайне грубомъ первобытномъ видъ». Если въ Западной Европъ «землевладъніе, капиталъ и трудъ отдълены другъ отъ друга», и рабочій вопросъ-вопросъ революціонный, связанный съ «экспропріаціей экспропріаторовъ», то «рабочій вопрось въ Россіи есть вопрось консервативный, ибо тутъ требуется только сохранение условій труда въ рукахъ работника, гарантіи теперешнимъ собственникамъ ихъ собственности».

Такъ развивалъ и обосновывалъ Н. К. Михайловскій въ легальной литературъ завътныя идеи народнической интеллигенціи, указывая на ихъ долгъ соціалистической пропаганды, сообщенія народу закона «удивительно близ-

каго воззрѣніямъ крестьянъ» о томъ, что «трудъ есть источникъ и мѣрило всякой цѣнности», долгъ уясненія трудящимся ихъ интересовъ, превращенія живущаго въ нихъ «въ видѣ инстинкта» въ твердое знаніе...

Необходимо, однако, отмѣтить, что обосновывая и формулируя воззрѣнія народнической интеллигенцій. Н. К. Михайловскій быль далекь оть односторонности и догматизма большинства народниковь; что положеніе объ особомъ пути экономическаго развитія принималось имь, какь одна изъ возможностей, никогда не возводившаяся въ степень незыблемаго факта, какъ теоретическая возможность, урѣзываніе которой практикой Н. К. отмѣчаль уже въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ.

Это критическое отношение къ экономическимъ воззрѣніямъ народнической интеллигенціи проявлялось у Н. К. Михайловскаго и въ «политикѣ». Возлагая свои надежды на соціальный перевороть, долженствовавшій синтезировать въ себъ элементы «экономики» и «политики», быть одновременно направленнымъ противъ всъхъ дирижирующихъ классовъ, народники-пропагандисты рѣшительно отрицали политическую дъятельность, признавая борьбу съ наличнымъ политическимъ строемъ излишвимъ и даже вреднымъ въ отношенін къ стоявшимъ конечнымъ идеаламъ. «Въ русской конституціонной партіи по европейскому образцу мы видимъ, вообще, своихъ прямыхъ враговъ» \*) — опредълялъ «Впередъ» свое отношение къ «политикъ». «Вопросъ политическій—говорится тамъ же для насъ подчиненъ вопросу соціальному и въ особенности экономическому... Всв политическія партій съ ихъ конституціонными идеалами...-все это намъ враждебно

<sup>\*)</sup> Цит. по ст. Русанова "П. Л. Лавровъ", стр. 244 ("Соціалисты Россіи и Запада").

въ своемъ основномъ строѣ и индифферентно для насъ въ своемъ проявленіи» \*).

Теоретическія положенія, обусловливавшія отказъ отъ «политики», усугублялись еще отивченной уже нами глубоко-этической чертой, проникающей движеніе 70-хъ годовъ—чувствомь «личной отвътственности за свое общественное положеніе». Испытывая его, желая искупить свою вину, уплатить свой долгъ народу, «кающіеся дворяне»—ими же окрашена вся первая половина движенія 70-хъ годовъ—выдвигали «приматъ соціальнаго надъ политическимъ», а также «приматъ соціальнаго надъ индивидуальнымъ» (Ивановъ-Разумникъ).

Эту сторону дала, съ глубокой эмоціональной силой выставиль, самъ прошедшій черезъ полосу «кающагося дворянина, Н. К. Михайловскій. Мы приведемъ съ полностью эту яркую исповадь, какъ «интимнайшую и задушевнайшую» этическую черту поколанія 70-хъ годовъ.

«Вы смъетесь надъ нелъпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальных реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли что она значить. Для обще-человѣка, для citoyen'a, для человѣка вкусившаго плодовъ обще-человъческаго древа добра и зла не можетъ быть ничего соблазнительне свободы политической, свободы совъсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходокъ) и проч... И мы желаемъ этого, конечно. Но если всв связанныя съ этой свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвътка, мы не хотимъ этихъ правъ и этой свободы. Да будуть они прокляты, если не только не дадутъ намъ возможности расчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ. Ахъ, г. Достоевскій, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, что соблаз-

<sup>\*)</sup> Цит. по брош. Макарова, стр. 10.

нительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало, для нея самой и для себя самого. Вы значить знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться от прямых и слюдовительно болюе или менюе легких шагов к ней—есть нюкоторый подвигь искупительнаго страданія»... (Курс. нашь—В. К.).

Отрицая политическую реформу и отдавая предпочтеніе соціальной, революціонно-соціалистическая интеллигенція отказывалась, такимъ образомъ, отъ усиленія своихъ правъ, какъ орудія дальнѣйшаго «грѣха», оправдывая необычайно-правильную характеристику движенія 70-хъ годовъ, сдѣланную однимъ изъ его дѣятельнѣйшихъ участниковъ: «Это движеніе пе имѣло совершенно политическаго характера; скорѣе оно было крестовымъ походомъ, отличаясь характеромъ всѣхъ религіозныхъ движеній. Люди не ставили себѣ никакихъ политическихъ цѣлей, а шли въ страстномъ стремленіи нравственнаго искупленія» \*).

Этотъ рѣзкій аполитизмъ народниковъ-пропагандистовъ находилъ, какъ мы указывали, противовѣсъ въ отношеніяхъ къ вопросу Н. К. Михайловскаго.

«Наше презрѣніе къ общественной «политикѣ» — пишетъ Русановъ—во имя народной экономики» смягчается у Михайловскаго всякій разъ ограниченіемъ, выясненіемъ задачъ момента» \*\*\*). Уже въ началѣ 70-хъ годовъ на ряду съ «экономикой» передъ Н. К. Михайловскимъ развертывалась «широкая и заманчивая область политическихъ и конституціонныхъ вопросовъ». Съ «вздохомъ искренняго сожалѣнія» — говоритъ Н. К., что эта область «политики» "заперта на замокъ, ключъ отъ котораго заброшенъ чуть не за тридевять земель, въ тридесятое царство». Въ

<sup>\*)</sup> Степнякъ Кравчинскій: "Подпольная Россія"

<sup>\*\*)</sup> Русановъ. Тамъ же, ст. "Михайловскій какъ публицистъгражданинъ".

стать 1872 г., Н. К. береть гипотетическій случай, когда либеральные публицисты выработають систему спеціально-народнаго кредита и потребують вмѣсто субсидій и гарантій крупнымь предпринимателямь «государственной помощи» въ цѣляхь экономическихь улучшеній народа—въ этомъ Н. К. усматриваеть нѣкоторое «благо народа».

«Политика» — какъ видно изъ ссылокъ-въ достаточной мфрф робко и нерфшительно проскальзывала въ тогдашнихъ взглядахъ Н. К., что легко объясняется экономической конъюктурой того времени. Возможность особаго пути экономическаго развитія Россіи представлялась тогда одной только «теоретической возможностью», какой стала впоследствін, а возможностью практической, являясь краеугольнымъ камнемъ при построеніи программы дъятельности революціонно-соціалистическихъ силъ. При подобныхъ условіяхъ, политическая свобода, способствуя росту едва зарождавшейся буржуазіи, рисковала ухудшить шансы соціальной борьбы рабочаго класса, такъ какъ, согласно формулированному Н. К. Михайловскимъ соціологическому закону \*), дайствующему въ пирамидальномъ обществъ: «всевозможныя улучшенія, если онъ напправлены не непосредственно къ благу трудящихся классовъ, а къ благу цълаго, -- ведутъ исключительно къ усиленію верхнихъ слоевъ пирамиды». Отсюда колебанія и недостаточная определенность, указывающая, однако, на рѣдкое политическое чутье Н. К. Михайловскаго, сослужившее значительную роль въ дальнъйшемъ развитін движенія...

Въ означенное же время, заслуживаетъ вниманія выясненіе и формулировка Н. К. Михайловскимъ третьяго основоположенія въ программѣ народниковъ-пропагандистовъ—понятія «народа». Въ него Н. К. Михайловскій предлагалъ вводить въ равной мѣрѣ трудовое крестьян-

<sup>\*)</sup> Собр. соч. І. т. "Литер. и жур. замътки 1872 г.", стр. 830.

ство и индустріальныхъ рабочихъ, объединяя ихъ въобщихъ цёляхъ борьбы за «интересы труда», протестуя противъ попытокъ «сшибить лбами» эти двѣ категоріи тругового народа «жизнь которыхъ въ разномъ родѣ, но одинаково темна и скудна».

Въ предшествующемъ изложеніи, мы указывали, что формула народа, какъ «совокупности трудящихся классовъ общества» стонтъ въ связи съ теоріей борьбы за индивидуальность, которой, по словамъ Н. К. въ стать противъ г. Слонимскаго, \*) для него «охватываются и объясняются» всѣ, когда либо его интересовавшіе соціологическій факты. Въ частности и понятіе «народа» можетъ быть уяснено лишь при приложеніи къ нему теоріи «борьбы за индивидуальность».

Человъческая «индивидуальность» — самое высокое и святое начало на земль; борьба за ея гармоническое развитіе, за разцвътъ ея-основа этики, опредъляющая черта дъятельности во имя прогресса. Это отвлеченное, но ясное и простое положение, затемняется въ практической жизни, запутывается въ конкретныхъ явленіяхъ; критерій интересовъ человъческой личности ведетъ часто къ недоразумънію, благодаря чему, провозглашеніе торжества личнаго начала обращается въ фикцію, въ торжество анти-индивидуализма. Иллюстраціей положенія можеть послужить историческій опыть Великой французской революціи, на который ссылается Н. К. Революція 1789 г. прошла, какъ извъстно, подъ знаменемъ личнаго начала; выставленные лозунги égalité, liberté и fraternité—имъли своей задачей разрушение обветшалыхъ формъ экономической и политической жизни во имя провозглашенія «деклараціи правъ челов вка и гражданина», въ интересахъ свободы личности. Результать, къ которому пришель этоть опыть, раз-

<sup>\*) «</sup>Русская Мысль» -1889 г. кн. 3: «Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.

рушиль идиллическія представленія: «на дёлѣ человѣческая личность вовсе не стала во главъ угла новаго общественнаго зданія» \*). Формальная свобода для всей націи предоставила фактическую свободу одной лишь буржуазіи, усиливъ ея политическое могущество, укрѣпивъ ея власть. Свобода народа-по выраженію Луи Блана-оказалась... свободой умирать съ голоду. Такимъ образомъ «на практикъ не личному началу послужилъ переворотъ... вся операція ограничилась заміною привилегіи происхожденія привилегіей богатства» \*\*).

Отвлеченность этого руководящаго принципа, -благо реальной личности, -- въ разное время и въ разныхъ мъстахъ давала себя чувствовать, порождая опасныя заблулиберализмъ — этотъ типичный quasi - индивидуализмъ, привътствовался, какъ защитникъ «личности», богатство націи уподоблялось богатству народа и торжеству личности, являясь, въ дѣйствительности, «нищетой народа» и врагомъ личнаго начала. Въ программъ практической деятельности въ Россіи, этимъ определялась необходимость «разъотвлеченія» общаго руководящаго принципа, пріисканія общественнаго элемента, служеніе которому вело бы действительно къ торжеству личности. «Поправки» и «дополненія» должны были установить коренное, непреходящее свойство личности, то въ которомъ эта личность «выражается наиболе ярко и полно». Разсматривая различныя категоріи челов в ческих в свойствъ, Н. К: Михайловскій последовательно отвергаетъ, въ качествъ основныхъ свойствъ личности-талантъ, богатство, происхожденіе, красоту, признавая за ними характеръ «случайныхъ аттрибутовъ личности, не изъ нея самой происходящихъ не ею самой данныхъ» (VI-й т., стр. 490). Имфется лишь одно свойство относящееся, быть мо-

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т V, стр. 537. \*\*) Тамъ же, стр. 537.

жеть, къ личности, «какъ движеніе къ матеріи», неотдѣлимый аттрибуть, свойство независящее «ни отъ какихъ случайныхъ опредѣленій». «Такой аттрибуть есть трудъ, цѣлесообразное напряженіе личныхъ силъ» (VI т., стр. 489), «реальное проявленіе человѣческой личности во впѣшнемъ мірѣ» (VI т., стр. 492).

Всѣ общественные идеалы, построенные на иномъ, принципѣ какъ бы они ни были высоки, могутъ имѣть лишь второстепенное, подчиненное значеніе.

Въ интересахъ еще большей опредъленности и ясности, на «оселкъ практики» «интересы труда» переносятся на группу, въ которой единственнымъ объединяющимъ признакомъ является трудъ. Это—народъ. «Народъ» въ смыслъ не націи, а совокупности трудящагося люда» (V-й т., стр. 537). Въ такой формулировкъ, дъятельность въ интересахъ народа гарантировала отъ служенія «какому нибудь одностороннему началу», признавая въ одинаковой мъръ цъпнымъ и достойнымъ уваженія и «заботы о его интересахъ—дъятельность педагога, химика, фабриканта, землевладъльца, въ качествю работника». (Курс. нашъ—В. К.).

Операція отвлеченія должна была, опредъляя общественное положеніе лицъ и группъ, установить преобладающій элементъ жизни и дъятельности—соотношеніе трудового и нетрудового начала. Этимъ, соціальный идеаль народа—царство труда,—получаль обще-человъческій и глубоко-идеалистическій смысль. Для періода общественнаго движенія о которомъ идетъ ръчь, всъ категоріи труда количественно тонули въ трудъ крестьянства—и лишь отчасти городскихъ рабочихъ массъ, — благодаря чему народническо-пропагандистская дъятельность направлялась, именно, въ эту сторону, не дълая движенія узко-классовымъ, а придавая ему характеръ, соотвътствующій соціальному развитію всего человъчества, бьющемуся пульсу исторіи... «Служа (этому) народу, по преимуще-

ству, вы не служите никакой привилегіи, никакому исключительному интересу... \*).

<sup>\*)</sup> Собр. соч. І т., 659 стр.

## ГЛАВА IV.

"Демократическій принципъ, отнюдь не въ томъ состоитъ, чтобы во всемъ вторить на роду".

Н. К. Михайловскій,

"Если интересы народа должны служить путеводной звъздой для всякаго общественнаго дъятеля, то отнюдь этого-же нельзя сказать о воззръніяхъ народа".

Н. К Михайловскій.

Идея интересовъ народа дала возможность Н. К. Михайловскому свободнѣе, «честнѣе и добросовѣстнѣе» отнестись къ вопросу огромной важности, расколовшему интеллигенцію семидесятыхъ годовъ на двѣ фракціи, на знамени которыхъ были начертаны два различныхъ девиза: «Мнѣнія» и «Интересы» народа.

Одна часть интеллигенціи, признавая въ народѣ соціалиста іп potentia, считала необходимымъ въ своей дѣятельности исходить изъ даннаго уровня народнаго самосознанія, опираться на наличныя въ немъ воззрѣнія, симпатіи и антипатіи, требуя отъ соціалистическихъ работниковъ дѣйствій, соотвѣтствующихъ «мнѣніямъ» народа. Въ этой части народнической интеллигенціи, явленія

народной жизни à priori признавались положительными и цѣнными, неподлежащими анализу и критическому разсмотрѣнію; онъ были, безъ исключенія, «предметомъ упоительной фантасмагорін» \*). Въ ея туманъ заволакивались негативныя стороны народной жизни, шель процессъ идеализаціи наличныхъ порядковъ и воззрѣній. «И чего-чего только мы не идеализировали въ то время — вспоминаетъ Н. Русановъ — деревенскіе сходы, на которыхъ (молъ) иттъ ни подавляющаго большинства, ни подавляемаго меньшинства...; вольные казацкіе округи, которые въ нашемъ воображеніи охватывали истинно - демократические принципы прошедшаго, настоящаго и будущаго...; «трудовое начало», которое (моль) проникаеть всю психологію народа» ") и т. д. Противъ этого «идолопоклонства» передъ «мивніями» народа возставала другая часть интеллигенцін, впадавшая въ обратную крайность, -- въ признаніи необходимости дъйствовать во имя «интересовъ» народа, игнорируя его «мнвнія», къ которымъ относились отрицательно, «за исключеніемъ нѣкоторыхъ экономическихъ традицій» (Русановъ).

Борьба между «идолопоклонниками» передъ мнѣніями народа и «соціальными педагогами» грозила опасностями раздѣленія общаго русла движенія...

Въ разгоравшуюся расирю не могъ не вмѣшаться Н. К. Михайловскій, котораго какъ «профана» дѣло, по его словамъ, интересовало «больше всего на свѣтѣ». Противъ «сантиментальнаго старичка» — Юзова-Каблица, выступилъ трезвый и холодный аналитикъ; противъ «лоскутничества» «Недѣли» — цъльное и законченное міровоззрѣніе Михайловскаго, позволявшее «распредѣлять

<sup>\*) &</sup>quot;Соціалисты Запада и Россіп"; ст: "Михайловскій, какъ публицистъ-гражданинъ".

<sup>\*\*)</sup> Тамъ-же.

свѣтъ и тѣни» въ народной жизни. Начинавшей расходиться въ своей дѣятельности соціалистической интеллигенціи, Н. К. напомнилъ объединяющее ихъ начало: для васъ одинаково «святы интересы народа». Эти интересы побуждаютъ, всматриваясь въ элементы народной жизни и психологіи, выдѣлять один изъ нихъ, какъ соотвѣтствующіе, другіе отвергать, какъ противорѣчащіе этимъ интересамъ. Разбираться въ нихъ, аппелируя къ инстанціи «благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ» (Юзовъ-Каблицъ) — невозможно; ссылками на «психологическую подкладку» («Недѣля»)—вопросъ о служеніи народу не разрѣшается, такъ какъ: «элементы народной правды растутъ, какъ грибы, стихійно, по направленію наименьшаго сопротивленія, и на одной и той же полянкѣ можно найти съѣдобный грибъ и поганку».

Выдъление шуйцы отъ десницы народной жизни, анализъ взаимоотношеній «мифній» и «интересовъ», определение элементовъ обмена между социалистической интеллигенціей и народомъ, представляеть въ практической жизни большую сложность. Н. К. иронизируетъ надъ попытками упрощенія вопроса «Неділи», въ статьяхъ П. Ч., исходящаго изъ положенія, что всякое міросозерцаніе состоить изъ моментовъ умственнаго и нравственнаго, предлагая дать народу умственное развитие интеллигенціи и взять у него-нравственное. «Не всѣ наши «идеи»отвъчаетъ Михайловскій — мы имъемъ право совать народу... нуженъ выборъ. Нуженъ выборъ и среди «нравственныхъ задатковъ» народа, потому что тамъ тоже всякое бываетъ»... («Записки профана», т. IV-й, стр. 774). Наряду съ высокими нравственными задатками имфются на лицо и весьма непривлекательныя; последніе должно затушевывать, прикрашивать; ихъ необходимо признать и бороться за ихъ искорененіе, не насилуя сознательно выработанныхъ взглядовъ. «Служить народу не значить потакать его невъжеству или прилаживаться

къ его предразсудкамъ», тѣмъ болѣе, что отказъ отъ своихъ мнѣній психологически, почти «физически» невозможенъ, и составляетъ онъ не подвигъ, а «дрянную трусость и лицемѣріе», отсутствіе уваженія къ собственной личности.

Съ большимъ подъемомъ, выразилъ Н. К.,—въ своемъ отвътъ II. Ч.,—свое возмущение передъ отказомъ отъ своихъ мнѣній, приниженіемъ личности, ради идолопоклонства передъ предразсудками народа:

"У меня на столь стопть бюсть Бълинскаго, который мнъ дорогъ; вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провель много ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь, со встми ея бытовыми особенностями и разобьеть бюсть Бълинскаго и сожжеть мои книги,—я не покорюсь и людямъ деревни... я буду драться, если у меня не будуть, разумвется, связаны руки. И если бы меня даже осъниль духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все-таки сказаль бы, по меньшей мара: прости имъ, Боже истины и справедливости, они не знають, что творять. Я все же, значить, протестоваль бы. Я и самъ сумъю разбить бюстъ Бълинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но пока они мнв дороги и ими я не поступлюсь. Не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорого, вопреки, если это сложится, ихъ бытовымъ особенностямъ \*).

Эта задача облегчалась тёмъ, что «бытовыя особенности» народа нёкоторыми сторонами совпадали съ сознательными идеалами соціалистическихъ работниковъ: «Въ нашъ идеалъ входитъ — говоритъ Н. К. — экономически-сильное, матеріально-самостоятельное крсстьянство. И въ этомъ отношеніи, нашъ идеалъ совпадаетъ съ иде-

<sup>\*)</sup> Собр. соч., т. III, стр. 692.

алами народа» \*); болье того: въ народной психологіи имьются элементы, которые должна воспринять соціалистическая интеллигенція, воспитавшаяся въ принципахъ bellum omnium contra omnes «культурныхъ» классовъ.

Этимъ исключается всякая возможность презрительнаго отношенія къ народу, взгляда свысока: «наша роль состоитъ не въ томъ только чтобы просвъщать, а и въ томъ, чтобы просвъщаться». А учиться есть чему... Народъ работаетъ - соціалистическая интеллигенція собирается расплачиваться за тунеядство; у перваго совёсть чиста, «онъ никогда на чужой счетъ не жилъ» — интеллигенцію же мучить "долгь"; она часто неспособна организованно вести общественное дёло, «а у мужика міръ есть, артель есть» \*\*)... (Собр. соч., III, стр. 776). Однимъ словомъ, у народа оказалося рядъ вещей до которыхъ интеллигенція не доросла, рядъ явленій въ области которыхъ она должна не только что благод тельствовать, а завидовать». «Безспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодъйствія его и нашего можетъ возникнуть вожделенный періодъ русской исторіи». Ближайшей же задачей опредъляется признание интересовъ народа цёлью, во имя которой должны были прилагаться усилія къ сохраненію въ деревнѣ того, что имъ соотвѣтствуетъ и борьбы за уничтожение несоотвътствующаго, но не сознаваемаго народомъ, благодаря тому что голосъ деревни часто противоръчитъ собственнымъ интересамъ».

<sup>\*)</sup> Собр. соч., т. V, стр. 449.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Товарное хозяйство еще неуспъло наложить своего рокового клейма на наше крестьянство — и въ этомъ его великое преимущество. Общинныя и артельныя привычки кръпко срослись съ крестьянствомъ, создавая условія, благопріятствующія "единству и моральной связи". — Въ этихъ цитируемыхъ изъ книги Яковлева словахъ, Михайловскій усмотрълъ резюме нъкоторыхтглавъ "Записокъ профана" (Собр. соч., ІІІ т., стр. 776).

Отрастный призывъ Н. К. Михайловскаго говорилъ о глубинъ его увъренности:

«О, если бы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой грубой массѣ народа, утонуть безповоротно, сохранивъ
тотъ свѣточъ истины и идеала какой мнѣ удалось добыть
на счетъ того же народа. О, если бы и вы всѣ, читатели,
пришли къ тому же рѣшенію, особенно у кого свѣточъ
горитъ ярче моего и вообще свѣтло и безъ коноти. Какая бы это вышла иллюминація и какой великій историческій праздникъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго
ему въ исторін». (Записки профана», т. IV, стр. 707).

"И я скажу: чувствуйте, но не думайте, что чувство избавляетъ васъ отъ обязанности правильно мыслить, особенно если вы хотите поучать другихъ".

Н. К. Михайловскій.

«Слѣпымъ историческимъ процессомъ мы оторваны отъ народа... но сердце и разумъ нашъ съ нимъ. Сердце и разумъ—подчеркивалъ Н. К.,—замѣтьте это сочетаніе».

Это сочетаніе, однако, не было принято соціалистической интеллигенціей; общая формула была расчленена: «умъ» или «чувство» признавались опредѣляющими факторами прогресса. Подъ этими прикровенными формами шла тяжба началъ «пропаганды» и «агитаціи», столкновеніе двухъ фракцій соціалистической интеллигенціи того времени—лавристовъ и бакунистовъ. Ихъ различіе опредѣлялось взглядами на задачи ближайшей дѣятельности по пути соціальной революціи. Лавристы \*), признавали необходимость «подготовленія» революціи путемъ медленнаго и

<sup>\*)</sup> П. Л. Лавровъ не раздъляль односторонности своихъ "учениковъ", превратившихся послъдовательно въ культуръ-трегеровъ. Опредъляя свои взгляды Лавровъ—пародируя слова Маркса,—могъ бы сказать: "во всякомъ случаъ, я не лавристъ".

постепеннаго перевоспитанія народныхъ массъ въ духѣ соціалистическаго идеала. Вся дѣятельность революціонера, по взглядамъ этой фракціи, должна была свестись къ пропагандѣ, въ результатѣ которой должна была создаться значительно численная часть народа, способная повести за собой остальную массу.

«Для васъ панацея отъ всѣхъ бѣдъ словоговореніе» (Степнякъ-Кравчинскій) — опредѣляли позицію лавристовъ ихъ противники изъ другого лагеря.

Бакунисты, въ противовъсъ, констатировали въ народъ наличность соціалистическаго сознанія, достаточно устойчиваго для того, чтобы произвести соціальную революцію; ея подготовку они признавали необходимымъ замънить ея «организаціей», которая должна была состоять въ непосредственныхъ дъйствіяхъ, въ частичныхъ выступленіяхъ, въ созданіи благопріятныхъ условій для народныхъ возстаній въ отдъльныхъ мѣстахъ. Заразительной силой примъра, агитаціонными средствами полагалось разрозненное движеніе слить въ всеобщее возстаніе—соціальную революцію. Эти положенія были выразительно формулированы въ письмѣ Сергѣя Кравчинскаго къ редактору журнала «Впередъ»—П. Л. Лаврову.

«Не идей не достаеть народу. Всякій, кто много шатался по народу, скажеть вамь, что вь его головь совершенно зрълы основы «элементарнаго» (конечно, не научнаго) соціализма. Все что не достаеть народу это страсти. Мы хотимь непосредственнаго возстанія, бунта. Наша дъятельность будеть заключаться въ организаціи бунта»\*).

Выразителемъ этихъ идей въ легальной литературѣ былъ уже упомянутый нами Юзовъ-Каблицъ, помѣстившій въ «Недѣлѣ» (№№ 6 и 7) статью: «Умъ и чувство, какъ факторы прогресса». Выводъ статьи резюмировался въ словахъ: «самымъ важнымъ факторомъ прогресса является

<sup>\*)</sup> Цит. по ст. Русанова: "П. Л. Лавровъ", стр. 246.

чувство». Практическія слёдствія изъ установленнаго тезиса заключались въ признаніи необходимости, въ виду различій націй въ отношеніи любви къ независимости— побуждать къ «поступкамъ», внушаемымъ чувствомъ независимости. «Не распространеніе идей. (курс. нашъ Б. К.) независимости, а только поступки (курс. нашъ. Б. К.), внушаемые чувствомъ независимости, развиваютъ и усиливають это чувство»—такъ въ легальной литературѣ «сантиментальный старичокъ» формулировалъ взгляды бунтарей-бакунистовъ, вооружаясь противъ «ума», противъ «измышленій, придуманныхъ не сердцемъ (!), а выкрученныхъ изъ головы».

Защитникомъ идей «выкрученныхъ изъ головы» выступиль Н. К. Михайловскій, заявившій рѣзкій протесть противъ «нельпой тяжбы» ума и чувства. Вполнъ признавая законность «чувства», одобряя «поступки», Н. К. указываль на возможность и необходимость ихъ совмѣщенія съ умомъ-пропагандой. «Логическая мысль не мѣшаетъ чувству, а напротивъ, помогаетъ ему». (Собр. соч. т. III стр. 793). «Хорошій поступокъ прекрасень и желателень отвъчаеть онъ автору «ума и чувства, какъ факторовъ прогресса» — хорошее чувство тоже прекрасно и желательно, но предавать изъ за этого всесожженію мысль, знаніе, логику, «голову», «книжку» — отнюдь не приходится, это совстмъ не такія вещи, которыя не могутъ ужиться рядомъ» \*). Отстаивая необходимость соціалистической пропаганды, воздействія мысли, како одного изъ средство соціальной революціи, Николай Константиновичь обращаль внимание на то, что въ русскихъ условіяхъ, гдв соціалистическая оппозиція еще лишь формируется, гдъ народъ, благодаря своей невъжественности находится подъ обаяніемъ царскаго имени, - «подъ гнетомъ авторитета» — она особенно важна и необходима. Свою мысль,

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. т. III, стр. 774.

придравшись къ интересу возбужденному въ обществъ взаимоотношеніями турокъ и болгаръ, онъ иллюстрируетъ примъромъ. Дѣло идетъ о болгарахъ, находящихся подъ турецкимъ владычествомъ (турки, нужно полагать, — отечественные). Въ болгарахъ чувство независимости слабо, въ связи съ этимъ, не дѣлается и попытокъ освобожденія изъ подъ гнета. Является «горсть патріотовъ», убѣжденная, что только «поступками» болгары могутъ быть подняты къ возстанію. «Горсть патріотовъ можетъ сама совершать подобные поступки и не добиться ровно ничего, если въ массѣ болгарской націи чувство независимости слабо». Движеніе, моднятое во имя народа—указываетъ Н. К. — должно достигать своихъ цѣлей—съ народомъ.

«Сама нація должна совершать поступки» \*). Это достигается распространеніемъ идей, широкой соціалистической пропагандой, «разъясненіемъ болгарской націи всего ужаса и позора ея положенія подъ магометанскимъ владычествомъ» \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. IV, стр. 544.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 545.

## ГЛАВА V.

Протестуя противъ «нельпой тяжбы» «ума» и «чувства», неимъющей «ръшительно никакого raison d'être», противъ односторонности защитниковъ началъ «пропаганды» и «агитацін» — лавристовъ и бакунистовъ, Н. К. Михайловскій не отрицаль, какь мы уже замічали, возможности, необходимости и цълесообразности активныхъ действій; не только не отрицаль, но въ различное время указываль борющейся интеллигенціи на неизобжность самыхъ «ръзкихъ формъ борьбы со зломъ»... Въ этомъ отношенін, Н. К. сыграль большую роль при переході соціалистической интеллигенціи отъ мирныхъ и легальныхъ формъ борьбы къ темъ, которыя диктовались объективнымъ ходомъ вещей, что выдвигалось, какъ очередная историческая задача. То, что только созрѣвало въ рядахъ активно-борющейся интеллигенціи на грани 70-хъ и 80-хъ годовъ, что жило, какъ настроеніе, какъ предчувствіе, находило рѣзко-опредѣленную формулировку у Михайловскаго, толкая темъ къ конечнымъ выводамъ, къ соответствующей реорганизаціи дійственных силь, въ ціляхь сознательной ихъ подготовки къ измфияющимся условіямъ борьбы. «Тяжело жилось — пишетъ одинъ народникъ въ 1878 г. — всей партіи и каждому революціонеру въ отдельности. Всв чуяли, что фактически начинается какой-то поворотъ».

Этотъ поворотъ, переходъ отъ мирной къ боевой и

наступательной тактикъ, совершился не сразу; медленно и постепенно подготовлялся опъ внѣшними условіями: политикой власти, непрерывно превращавшей «млеко любви» соціалистическихъ пропагандистовъ въ «желчь ненависти» партизановъ «Народной Воли».

Уже въ первой половинъ 70-хъ годовъ, въ созданіи организаціи якобинцевъ-набатовцевъ сказался скептицизмъ въ отношени возможности мирными средствами реализировать идеалы соціалистическихъ борцовъ; идея наступательно-политической борьбы явилась первымъ отголоскомъ неоправдавшейся надежды героовъ «хожденія въ народъ» достигнуть своихъ целей законно-мирными путями... И если эти иден «активныхъ дѣйствій», «поступковъ» въ 1874 году были выраженіемъ группы, стоявшей на «проселочныхъ путяхъ» движенія, то уже черезъ два-три года новая струя докатилась и до «большой дороги» общественнаго движенія, проявившись созданіемъ «дезоргапизаторской группы» дъятелей «Земли и Воли». Правда, за ней на первыхъ порахъ признавались только функціи защиты и охраны, задача пассивнаго сопротивленія; правда, «троглодиты» - деревенщики старательно пытались сузить и эти функціп, но съ каждымъ днемъ объективный ходъ вещей ръзче выдвигаль задачи мобилизаціи боевыхъ силь, во исполнение неизбъжнаго: «боль за боль».

Вакханалія реакціи, ростъ репрессалій, рѣшительное пренебреженіе правовыхъ нормъ, полиѣйшее забвеніе формъ законности, ярко сказавшееся во время двухъ политическихъ процессовъ того времени—«52-хъ» и «193-хъ» (особенно на послѣднемъ)—медленно, но непрерывно накопляли раздраженіе и негодованіе въ рядахъ борющихся группъ. Аресты безъ соблюденія даже внѣшнихъ формъ законности, вслѣдъ за процессомъ В. Засуличъ; спеціальный судъ, административная ссылка даже оправданныхъ по суду явилось прологомъ, за которымъ должны были силой вещей начаться акты отвѣта и возмущенія. Кровавая страница была вписана... Товарищъ прокурора Котляревскій, жандармскій офицеръ Гейкингъ, шефъ жандармовъ Мезенцевъ оказались расплатой стихійно разгорѣвшейся мести.

Говоримъ стихійно... Совершая политическія убійства, землевольцы разсматривали ихъ, отчасти, какъ актъ защиты, отчасти, какъ месть. Сторонники наступательной борьбы, насчитывавшіеся единицами, вызывали ревнивое подозрѣніе, а подчасъ и рѣшительное осужденіе консервативнаго большинства, неосмѣливавшагося свершить разрывъ съ мирными традиціями прошлаго. «Съборьбой противъ основъ существующаго порядка терроризмъ не имѣетъ ничего общаго»...; «террористы—это не болѣе, какъ охранительный отрядъ»... «Начать систематическую террористическую тактику—значитъ оставить свою прямую и постоянную цѣль, чтобы погнаться за случайной, временной».

Однако, несмотря на всю опредъленность этихъ заявленій, на категорически-твердый тонь съ которымъ опи дълались, было ясно, что первые шаги должны были фатально повести къ дальнъйшимъ и volens-nolens создать новую полосу движенія. Офиціально программыя положенія начинали слишкомъ ръзко расходиться съ мыслями и чувствами рядовыхъ работниковъ; внутри группы чувствовался разладъ, недовольство; «чуяли, что фактически начинается какой-то поворотъ въ направленіи партіп». То, что инстиктивно чувствовалось должно было получить сознательное выраженіе. Заслуга выясненія передъборющейся интеллигенціей задачъ ближайшей борьбы принадлежить Н. К. Михайловскому, учителю покольнія 70-хъ годовъ.

Рѣшительный отвѣтъ на издѣвательства власти со стороны революціонно-соціалистической интеллигенціи, «людей высокой пробы», Н. К. выдвигаетъ дѣломъ чести и правственнаго достоинства личности, ибо «ссть вещи,

которыхъ именно нравственно-развитая личность не можетъ понять, не можетъ, значитъ, и простить» \*).

Этимъ опредѣляется право «потребовать для унижающихъ каръ», отвѣтить «болью за боль», ударомъ на ударъ, какой они «роздаютъ направо и налѣво». Михайловскій пронизируетъ надъ теоріей, которая гласитъ, что мстительное чувство есть результать непониманія, что оно не можетъ имѣть мѣста при признаніи положенія, по которому все совершается въ силу строжайшей законосообразности и извѣстнаго сцѣпленія причинъ и слѣдствій. «Понять значитъ простить—замѣчаетъ онъ—прекрасное и глубоко вѣрное изреченіе... но бѣда въ томъ,— насмѣшливо прибавляетъ онъ,—что на самомъ этомъ основаніи надо понять и простить, между прочимъ, чувство мести».

Отвътъ на насиліе насиліемъ, во имя возстановленія нарушеннаго права, чувство мести, вытекающее изъ сознанія нарушенной справедливости,—это оригинальное обоснованіе терроризма было дано Н. К. Михайловскимъ въ статьѣ, появившейся въ годъ террористическаго акта, совершеннаго Вѣрой Засуличъ. Воспользовавшись книгой Ренана «Dialogues et fragments philosophiques» и сопоставляя съ нимъ «Cursus der Philosophie» Дюринга, Н. К. въ 1878 г. написалъ свою, имѣвшую столь важное значеніе статью объ «Утопіи Ренана и теоріи автономіи личности Дюринга», въ которой, въ прикровенной, отвлеченнотеоретической формѣ, давались отвъты на «проклятые вопросы»... Съ точки зрѣнія основной идеи статьи «терроризмъ находилъ эффектное философское обоснованіе» (Русановъ).

Важное значение статьи въ дѣлѣ формирования взглядовъ революціонной интеллигенціи, позволившее Н. С. Русанову утверждать, что «народовольчество возникло въ значительной степени «подъ знакомъ дюрингизма», по-

<sup>\*) &</sup>quot;Литературн. воспомин. и современная смута", І т., стр. 15.

буждаетъ насъ остановиться на ней съ нѣкоторой обстоятельностью. Въ интересующей насъ цѣли придется изъ всей совокупности идей содержащихся въ статьѣ выдѣлить тѣ, которыя опредѣляютъ отношеніе ея автора кътерроризму.

«Происхожденіе «справедливости» изъ чувства нормальной мести, мести за боль, за оскорбленіе, за попраніе человѣческаго достоинства, было именно тѣмъ пунктомъ ученія Дюринга, который всего болѣе интересовалъ Михайловскаго» \*).

Излагая этическія возрѣнія Дюринга, дающія обоснованіе терроризму, Н. К. сопоставляеть ихъ съ взглядами Ренана, видя въ двухъ этихъ теоріяхъ «два полюса современной нравственно-политической мысли». Становясь, — вмѣстѣ съ Дюрингомъ, — на одномъ ея полюсѣ отстаиванія суверенитета личности, Н. К. выбираетъ объектомъ своего пападенія, именно, Ренана въ силу того, что въ его «Утопіи» съ особенной обостренностью выразилось отрицательное отношеніе къ автономіи личности, что въ ней наиболѣе смѣло и послѣдовательно идея личности «заклана на алтарѣ нѣкотораго высшаго цѣлаго».

Резюме «Утопін» Репана дастъ возможность въ этомъ убѣдиться.

Въ книгъ ведутъ діалоги нъсколько философовъ по вопросу о судьбахъ человъчества и вселенной. Выводы къ которымъ они приходятъ заключаются въ слъдующемъ: Міръ имъетъ свою таинственную, для людей непостижимую цъль. Въ интересахъ ея осуществленія міръ, какъ цълое, эксплуатируетъ все частное и индивидуальное, въ томъ числъ и человъческую личность. Заставляя человъка служить своимъ цълямъ, природа исполняетъ свою задачу съ маккіавелистическимъ искусствомъ, создавая въ человъкъ иллюзію, заставляющую его считать совершенно

<sup>\*) &</sup>quot;Былое", 1907 г. Кн. III— "Политика Н. К. Михайловскаго".

самостоятельной свою глубоко подчиненную роль. Въ дъйствительности же, мы игрушки въ рукахъ высшаго эгонзма, - эгонзма природы. Люди рёдко понимають дёйствительный, служебный характерь своей жизненной роли; только некоторымъ избраннымъ удается проникнуть въ хитроумные обманы природы. Для такихъ опредъляются два пути: возмущение и покорность (представителемъ первой категоріи Ренанъ признаетъ- Шопенгауера; второй-Фихте). Возмутившіеся разбивають цёни обмановь, объявляють бунть, разрушая установленныя ценности: истину, добро, самопожертвованіе, любовь. Однако, такая революціонная д'ятельность преступна, ибо природа всесильна и смъется надъ напвными попытками человъка видъть въ себъ самоцъль. Болье мудрымъ предстоитъ сознательная покорность; болье того: служение высшимъ задачамъ природы, помогая ей обманывать индивидовъ для міровой цели. Міровая же цель, по мижнію философовъ, можетъ состоять лишь въ господствъ разума, въ образованіи существъ съ конденсированнымъ сознаніемъ. Ея цёль заключается не въ томъ, чтобы истина была доступна встмъ, а въ томъ, чтобы ее познали избранные. Цфли природы, такимъ образомъ, сводятся къ созданію великихъ людей, которымъ остальныя существа должны служить, находя въ этомъ свое счастье. Съ этой точки зрѣнія, друзья-философы протестують противь всеобщаго первоначальнаго образованія, кбо оно «можеть сократить число готовыхъ на самопожертвованіе», демократію и проч. «Масса работаеть, нѣкоторые исполняють за нее высшія функцій жизни»-воть идеальная картина человъчества.

Въ этой «чудовищной утопіи», излагая которую Н. К., по его словамъ, приходилось «преодолѣвать чувство отвращенія и даже нѣкотораго ужаса за человѣческую мысль», не трудно усмотрѣть черты, свойственныя извѣстной части нравственно-политической литературы. Въ

этомъ эксцентричномъ построеніи, поглощеніе низшей индивидуальности высшею, лишеніе ея всякой самостоятельности, признаваемое за непреоборимый фактъ защитниками органической теоріи, признается не только фактомъ, но и благомъ, возводится въ идеалъ.

Признавая, въ извъстной степени, развитие общества по органическому типу, приводящее къ обособленію функцій, атрофированію у каждой отдёльной группы индивидовъ присущихъ человъку силъ и способностей, Н. К. Михайловскій отрицаетъ возможность построенія на этомъ основаніи этической теорін самоножертвованія, провозглашаемой Ренаномъ. Отрицаніе это вытекаетъ изъ факта покоренія, «исключающаго всякія нравственныя отношенія». «Неприложима категорія нравственности къ отношеніямъ, возникающимъ изъ побъды высшей индивидуальности надъ низшей» -- говоритъ Н. К., ибо «никогда покоренный не впадаеть въ экстазъ добровольнаго мученичества pour les beaux yeax покорившаго", на это способна свободная, хотя бы только субъективно-свободная, личность. Этическая теорія должна быть построена на другихъ началахъ. Если признать существованіе целей природы, какъ нечто реальное, если допустить, что природа предписываеть побѣду высшей индивицуальности надъ низшей, то этимъ все же не исключается, а наобороть, предписывается борьба и человъческое противодъйствіе, ибо "для человъка немыслимо перерости самого себя, стать выше человъческой точки зрънія". На этой "борьбъ за индивидуальность" и должна быть построена этическая теорія. "Пусть реальное цфлое вырабатываеть свои нравственныя теоріи, пусть оно имъ следуеть, а мы люди будемъ вырабатывать свои. Очень вфроятно, что эти два сорта теорій столкнутся враждебно. Тогда-чья возьметь!".

«Дикая фантазія» Ренана получаеть еще лучшее освъщеніе при сопоставленіи ея съ этической теоріей Дюринга—ея антиподомъ. Если у Ренана все расчитано на самоотверженіе и преданность низшаго въ пользу высшаго, то въ теоріи Дюринга и помину нѣть о какомъ либо цѣломъ, стоящимъ надъ личностью, воля которой равноцѣнна всякой другой волѣ. Въ одной теоріи требуется поступаться личнымъ наслажденіемъ и радоваться чужимъ счастьемъ, въ другой требуется подъемъ личной энергіи, стремленіе ко всей полнотѣ жизни. Въ одной личность утопаетъ въ міровомъ цѣломъ; въ другой—«личная жизнь представляется единственно самодовлѣющей дѣйствительностью, которой весь міръ долженъ служить полножіемъ».

Отивчая, что теорія этики у Дюринга недостаточно опредвленна, что его теорія автономіи личности стоитъ на довольно «шаткомъ основаніи» (хотя «подъ нее можно бы было подвести и другой болве прочный фундаментъ, не колебля самой постройки»), Н. К. сочувственно излагаетъ нѣкоторыя ея части, отввчающія на вопросы выдвигаемые русской жизнью, борьбой революціонно-соціалистическихъ группъ. «Месть, которой дышетъ Дюрингъ и терроръ, который онъ обвщаетъ надругателямъ надъ достоинствомъ личности, есть какъ бы непосредственный отввтъ Ренану»—замвчаетъ въ одномъ мвств Н. К. Этотъ отввтъ дающій моральную санкцію терроризму вытекаетъ у Дюринга изъ признанія полной равноцвиности двухъ соприкасающихся воль.

Нравственность — по Дюрингу — представляетъ равнодъйствующую импульсивной и сознательной дъятельности. Необходимо включая волевой моментъ правственность можетъ имъть мъсто лишь въ людскихъ взаимоотношеніяхъ; «система нравственныхъ обязанностей покоится не на изолированности а на взаимности между-личныхъ отношеній». Первымъ условіемъ ихъ гармоническаго сосуществованія является фактъ признанія естественнаго равенства двухъ соприкасающихся воль; только насиліе, въ той или иной формъ, достигаетъ при-

знанія примата одной воли надъ другой, чёмъ исключается какой либо правственный элементь. Признание равноциности чужой воли своей является, такимо образомь, основнымь этическимь закономь, представляется исходнымь пунктом справедливости. «Воля единичнаго челов вка не будучи обязана подчиняться чужой воль, тымь самымь обязывается не подчинять себѣ волю другого человѣка». Изъ этого положенія, «единственно соотвѣтствующаго достоинству и свободѣ индивидуальной жизни» (Дюрингъ), вытекаетъ необходимость борьбы съ насиліемъ во имя осуществленія моральнаго закона, въ интересахъ возстановленія нарушенной справедливости. Оскорбленіе, обида, насиліе должны вызывать противодействіе, выражающееся въ потребности возстановить, оскорбленную волю и ея значеніе. «Съ такой же необходимостью, съ какой въ механикъ слъдуетъ другъ за другомъ паденіе и отраженіе, за обидой сладуеть влечение къ мести» -- говорить Дюрингъ. Этимъ противодъйствіемъ нарушенія равноцьнности воль въ между-личныхъ отношеніяхъ дёло не ограничивается; индивидуальныя попытки возстановленія нарушеннаго права видоизмѣняются въ коллективныя усилія группъ.

Этими героическими усиліями бывають окрашены цѣлыя полосы исторической жизни, когда протесть противь беззаконія «поднимается точно изь подъ земли, какъ призракъ, напоминающій, что есть сила болѣе глубоко заложенная, чѣмъ произвольныя ограниченія такъ называемаго права»..

Освящая эту борьбу, вдохновляя ея партизановъ—соціалистическую интеллигенцію, знаменосець покольнія 70-хъ годовъ, Н. К. Михайловскій приглашаеть открытыми глазами смотрьть на развертывающійся ходъ событій, не бояться собственной мысли, «жить настоящимъ, бороться съ живымъ врагомъ».

Нужно отбросить ложныя представленія, которыя отнимають энергію въ жизненно - необходимой борьбѣ.

«Бываютъ псторическіе моменты - провозгласилъ Михайловскій, — когда даже благородн вішіе люди вынуждены борьбой съ представителями подобной смъси («смъси человъка со скотомъ») прибъгать къ жестокимъ средствамъ»... Подавляя чувство личнаго отвращенія, внушаемое жестокими средствами борьбы, необходимо во имя нравственнаго долга вести эту борьбу. «Зло существуеть, съ нимъ надо бороться, бороться иногда жестокими, даже террористическими средствами»... «Разъ сбида нанесена, разъ насиліе совершено, надо видъть во врагъ врага». И здъсь оказывается позволительными и средства насилія, ибо онъ являясь противодёйствіемъ злу «не только ни малёйше не противор вчатъ основному нравственному закону, но составляють одпу изъ его формъ». Чужая воля и здесь остается равноцінною, но ея извращенное и враждебное направление вызываетъ реакцию, «и если она подвергается насилію, то только пожинаеть плоды своей собственной несправедливости». Съ насильниками забывшими законъ, право, справедливость, съ «обезчеловъченной машиной» слѣдуетъ поступать сурово и рѣшительно, какъ «съ наносящими намъ вредъ орудіями-мы ихъ уничтожаемъ или какъ нибудь убираемъ съ дороги» \*).

Признавъ морально допустимымъ и исторически необходимымъ требовать «боль за боль», указывая соціалистической интеллигенціи на этотъ путь, какъ неизбѣжный, Н. К. Михайловскій отстаивалъ необходимость приданія террору болѣе широкаго значенія, борясь противъ стремленія разсматривать это орудіе борьбы лишь какъ средство личнаго возмездія. Пророчески предсказывая, что «поймутъ это, когда пройдутъ первыя вспышки», Н. К., при самомъ зарожденіи указывалъ на пеобходимость видѣть въ террорѣ на ряду съ самозащитой орудіе политической борьбы: «Личныя раны съ теченіемъ вре-

<sup>\*)</sup> Соб. Соч. Изд. 1909. г. т. III, стр. 233.

мени затянутся, оскорбительніе образы... побліднівоть въ памяти, острая боль оть личнаго оскорбленія утонеть въ хронической боли отъ «пороковь віка», въ борьбі съ которой страдальцы найдуть единственно возможное для нихъ удовлетвореніе... Цусть ті именно... которые непосредственно исковеркали ихъ жизнь, останутся безнаказанными, или только въ малой степени ошутять боль. Но въ качестві частной мелочи, они відь только разві презрініе заслуживають, холоднаго, подавляющаго»... ")

Разсматривая, съ этой точки зрѣнія, террористическіе акты того времени— убійство Мезенцева, Гейкинга—Н. К. указываль, что не «эти ничтожества» мѣшають дѣятельности революціонно-соціалистическихь борцовь, а весь политическій строй въ цѣломъ: «Нѣть, не Гейкингъ и Краноткинь должны быть убиты, а сама идея самодержавія» («Полптическія письма соціалиста»—письмо П. «Народная Воля» № 3) \*\*).

На ряду съ признаніемъ, такимъ образомъ, террористической тактики, у Н. К. Михайловскаго, какъ ея логическое дополненіе идетъ провозглашеніе политической борьбы—основной черты позднѣе сложившагося народовольчества.

<sup>\*)</sup> Собр. Соч., т. V, стр. 526.

<sup>\*\*\*) «</sup>Литература Народной Воли»—изд. «Донской Ръчи».

\* \*

Его "широкое сердце умѣло ненавидѣть и политическое и экономическое рабство; его широкій умъ охватывалъ и принципъ политической свободы, и принципъ соціализма "Земли и Воли".

Гроньяръ (Н. К. Михайловекій).

Медленно, съ большими усиліями и внутреннимъ надломомъ, съ долгими колебаніями и сомнѣніями, соціалистическая интеллигенція вступала на путь террора и политической борьбы, непзбѣжность которыхъ пророчески была предсказана Михайловскимъ (см.: «Летучій Листокъ», 1878 г.) \*). Переоцѣнка во взглядахъ создавалась post factum, шла позади перемѣны фактическихъ методовъ борьбы; только фактически вспыхнувшая, стихійно разроставшаяся борьба влекла соціалистическую интеллигенцію къ конечнымъ выводамъ, къ признанію законности и ея цѣлесообразности, къ введенію ея въ программу и къ подготовкѣ силъ къ ея реализаціи.

Характерно отмѣтить, что только за годъ до провозглашенія политической дѣятельности большинствомъ рево-

<sup>\*)</sup> См. перепечатку въ брош. В. Чернова: «Памятп Н. К. Михайловскаго», стр. 56.

люціонныхъ силъ, въ 1878 году отрицаніе «политики» было въ такой мѣрѣ сильно и распространенно, что предложеніе Валеріана Осинскаго о включеніи въ программу политическаго элемента вызвало «цѣлую бурю», силотивъ лишь незначительную группу сочувствующихъ среди численно-подавляющей оппозиціи.

«Деревенщики—описываетъ засѣданіе землевольцевъ Аптекманъ—рѣзко протестовали противъ этого предложенія... предостерегали отъ излишняго увлеченія этимъ скользкимъ путемъ, который можетъ сдѣлаться источникомъ весьма серьезныхъ замѣшательствъ... Пренія по этому поводу были продолжительны и очень горячи. И предложеніе Валеріана было отвергнуто громаднымъ большинствомъ».

Если всиоминть тѣ условія среди которыхъ приходилось дѣйствовать землевольцамъ: препятствія при устройствѣ поселеній, безукоризненно поставленный шиіонажъ, необходимость, въ связи съ этимъ, частыхъ переѣздовъ съ мѣста на мѣсто, въ результатѣ чего широкая соціалистическая работа замыкалась въ культуръ-трегерство, въ просвѣтительно-филантропическую дѣятельность,—то стойкость и твердость въ отрицаніи «политики» выступитъ съ особенной наглядностью. Этотъ аполитизмъ въ возрѣніяхъ землевольцевъ, опредѣлившійся всѣмъ ходомъ русскаго соціалистическаго движенія, его глубоко-идеалистическимъ характеромъ, укрѣплялся еще рядомъ теоретическихъ посылокъ, дававшихъ санкцію этимъ тенденціямъ.

Н. К. Михайловскому принадлежить блестящая заслуга разрушенія установившихся ложныхъ возрѣній на «политику», разрушенія этого «жупела», оздоровленія соціалистической мысли отъ заразы «политическаго непотизма, выгоднаго только врагамъ народа».

Чѣмъ же опредѣлялось зараженіе этой болѣзнью «достойнѣйшихъ людей, соли русской земли»?

Аргументы выставлялись ad rationem и ad utilitatem.

Указывалось, что принципъ политической свободы не можетъ внушать къ себъ довърія, что въ достаточной мъръ онъ скомпрометированъ исторіей Запада. Великая французская революція—указывалось,—съ усивхомъ вынолнившая свою политическую миссію, замѣнила привилегію рожденія привилегіей богатства. Конституціонный режимъ, нисколько не улучшивъ положенія народныхъ массъ, послужилъ лишь къ усиленію и укрѣпленію буржувій, предоставивъ подъ покровомъ формальной политической свободы безпредѣльную экономическую власть надърабочимъ классомъ. Политическая свобода и выгода буртовочимъ классомъ. Политическая свобода и выгода буртомувайи связывались, такимъ образомъ, знакомъ равенства.

Перенося данное построеніе мысли къ русскимъ условіямъ, придавая установленному «закону» универсальное значеніе, революціонно - соціалистическая интеллигенція приходила къ первому своему выводу: политическая свобода и въ Россіп послужитъ единственно къ вящшей выгодѣ буржуазіп. Борьба, такимъ образомъ, противъ русскаго деспотизма во имя политической свободы, должна разсматриваться, какъ измѣна народному дѣлу, или въ лучшемъ случаѣ, какъ близорукая наивность. Отсюда и слово конституціоналисть пріобрѣтало въ то время насмѣшливый и чуть ли не презрительный смыслъ. Свершеніе политической революціи дѣло буржуазіи; соціалисты, игнорируя ату задачу, должны стремиться къ соціальному перевороту, который одновременно съ уничтоженіемъ экономическаго рабства осуществитъ и задачи демократіи.

Далѣе, слѣдовалъ аргументъ ad utilitatem: Въ экономической жизни Россіи наблюдаются черты рѣзко-отличныя отъ Ванада, черты въ силу которыхъ формула соціализма въ Россіи получаетъ спеціальный отпечатокъ; отсутствіе «фанатизма частной собственности», община съ ея практикой уравнительнаго землепользованія, трудовыя возрѣнія—характерныя особенности, способныя послужить опорой соціалистическаго строительства. Ихъ должно бережно охра-

иять. Въ связи съ этимъ, вставалъ вопросъ: въ интересахъ сохраненія этихъ началъ, что является выгодиѣе, — буржуазный конституціонализмъ или отечественный монархизмъ, въ извѣстной степени стоящій «надъ клаесами»? Въ Западной Европѣ, параллельно съ укрѣпленіемъ буржуазнаго конституціонализма, безостановочно шелъ процессъ распада элементовъ выгодныхъ осуществленію соціализма: раздробленіе общиннаго землеустройства, ростъ частнаго землевладѣпія, выработка и укрѣпленіе буржуазныхъ чертъ въ психологіи крестьянства. Гдѣ гарантіи что этотъ процессъ не воспроизведетъ политическая революція въ Россіи, тѣсно связанная съ укрѣпленіемъ буржуа зіп? Не вырветъ ли и въ Россіи буржуазно-конституціонный режимъ здоровыхъ побѣговъ, эмбріоновъ соціалистическаго строя?

По аналогическому методу перенесенія вопросъ рѣшался положительно. Отсюда вытекала необходимость отказа отъ борьбы съ абсолютизмомъ, какъ наименьшимъ зломъ— вѣроломная покатость, по опредѣленію Михайловскаго. Такимъ образомъ, политическая борьба не въ силахъ явить положительно-цѣнныя начала для народныхъ массъ, имѣя однако шапсы взвалить на плечи народа новый, еще болѣе тяжелый гнетъ... Послѣдияго обстоятельства было достаточно, принимая во вниманіе этическій характеръ движенія 70-хъ годовъ, для того чтобы отказаться отъ мысли о политической свободѣ.

Мотивы, лежавшіе въ основѣ этихъ вглядовъ, подверглись рѣзкой критикѣ Н. К. Михайловскаго, включившаго уже во второй половинѣ 70-хъ годовъ «полигику» въ свое міровозрѣніе и мужественно защищавшаго свои положенія, шедшія въ разрѣзъ съ общими настроеніями и взглядами.

Слядуя шагъ за шагомъ за глубокой и оригинальной для своего времени аргументаціей Н.К., чы будемъ присутствовать при актахъ крушенія застарялыхъ предраз-

судковъ передъ побъдной силой строгой и неуклонной логики...

Съ полной рёшительностью политическая борьба была провозглашена Н. К. вследъ за процессомъ Веры Засуличь, послѣ котораго «между правительствомъ и обществомъ легла пропасть». Въ прокламаціи «Летучій Листокъ», написанной Н. К. Михайловскимъ въ 1878 г., былъ выставленъ лозунгъ: «Общественное дъло должно быть передано въ общественныя руки» \*). Тоже требованіе, въ прикровенной формъ, было выставлено Н. К. въ легальной литературъ, въ стать вызвавшей безконечныя комментаріи» (Русановъ), написанной 2 года спустя: мы «прежде всего, --формулироваль на эзоповскомъ языкв Н. К. свое требованіе, -желали бы видъть всю Россію, опоясанной шарфомъ административной неприкосновенности». Выдвигая свое требованіе въ подъ-и надъ-польной литературь, Михайловскій одинаково горячо и страстно призываль интеллигенцію оставить сухое доктринерство, не жертвовать интересами текущей борьбы, настаивая на необходимости «обнять одной ненавистью государственное и приватное хищничество», отбросивъ упрямо-затверженный теоретическій выводъ, которому «противорьчитъ вся практика». Сознанное противоржчие практики теоретическому выводу заключалось въ томъ обстоятельствъ, что теоретическая возможность особаго пути экономическаго развитія въ Россіи обращалась, ходомъ вещей, въ «простую иллюзію», благодаря «всемогуществу братскаго союза м'встнаго кулака съ мъстнымъ администраторомъ»; въ связи съ этимъ «отреченіе отъ элементарныхъ параграфовъ естественнаго права» — политической свободы — теряло всякій

<sup>\*)</sup> Наряду съ выставленіемъ политическаго требованія «конституців, земскаго собора», прокламація предвъщала, въ случав его невыполненія, возникновеніе «Тайнаго Комитета Общественной Безопасности», воплотившемся спустя одинъ годъ въ грозномъ «Исполнительномъ Комитетъ Народной Воли».

смыслъ. «Очевидно, никому—писалъ Н. К.—отъ этого отреченія ни тепло, ни холодно, кромѣ отрекающихся которымъ холодно и всемогущаго братскаго союза, которому тепло... Да, ему тепло—и въ этомъ корень вещей» \*).

Первую рѣшительную попытку обнаруженія этого «корня вешей», Н. К. сдѣлаль въ «Первомъ письмѣ соціалиста» (1879 г.). Здѣсь онъ начинаетъ критическую работу разрушенія теоретическихъ предразсудковъ. Изложивъ доводъ соціалистической интеллигенціи о выгодѣ политической свободы для русской буржуазін, Михайловскій указываетъ, что до извѣстнаго этапа буржуазія не нуждается въ политической свободѣ, наоборотъ, «въ іерархической эманаціи самодержавія», она находитъ себѣ лучшую поддержку: «европейской буржуазін самодержавіе помѣха, нашей буржуазін она—опора» \*\*\*)

Эта же мысль-центральный аргументъ-была подробите развита въ 1881 г., когда придравшись къ спорамъ, поднятымъ въ литературъ по вопросу объ интеллигенціи, въ своемъ отвътъ А. Суворину, Н. К., анализируя взаимоотношенія буржуазій и «интеллигенцін», высказываеть свои политическія воззрѣнія. Устанавливая «всеобщую коренную» черту буржуазін: «буржуазія есть классъ людей, непосредственно не работающихъ, а имфющихъ для того наемниковъ и владфющихъ орудіями производства», ел суть, заключающуюся въ спеціальной роли «лишенія народа хозяйственной самостоятельности»,—Н. К. указываетъ, что за этими свойствами типъ буржуазіи можетъ отличаться крайнимъ разнообразіемъ. Эти различія могуть, смотря по обстоятельствамъ времени и мъста, сказываться, и дъйствительно сказываются, въ нравственныхъ представленіяхъ, въ политическихъ стремленіяхъ, во вкусахъ,

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. IV, «Лит. и Журн. Замътки 1880 г.».

<sup>\*\*) «</sup>Первое письмо соціалиста»—«Народная Воля» № 3. "Литература Народной Воли", изд., "Донской Ръчи".

нравахъ, обычаяхъ, словомъ, во всемъ складъ жизни. Буржуазія, въ связи съ этимъ, можетъ «рваться къ свободъ или прятаться подъ крылышко власти», «домогаться свободы или гнать ее». Характеризуя западно-европейскую буржуазію временъ Великой французской революціи въ цъломъ, какъ сословіе, и въ лицъ ея лучшихъ предста вителей, Михайловскій указываеть, что она нуждалась въ свободъ, въ самомъ широкомъ смыслъ слова, и вела энергичную борьбу за ея осуществленіе. Она была: «носительницей высокихъ идеаловъ свободы... борцомъ за оскорбленное въ ея собственномъ лицѣ человъчество». Эта роль, создавшая энергическую, просвещенную деятельность буржуазін, находила себѣ объясненіе въ тѣхъ историческихъ условіяхъ въ которыхъ шла организація, сплоченіе «третьяго сословія», неотложные интересы котораго диктовали необходимость разрушенія наслідій феодализма и провозглашенія политической свободы, какъ частичнаго осуществленія принципа либерализма: laisser faire, laisser passer. Но эта мужественная борьба за политическую свободу, эти «высокія качества», — замізчаеть Михайловскій, были «акциденціей, а не «субстанціей», относительнымъ и временнымъ явленіемъ; въ такой же мъръ, какъ относительнымъ и временнымъ для русской буржуазіи является отсутствін потребности въ политической свободъ, которая можетъ скоро почувствоваться буржуазіей «оперившейся». И этотъ пунктъ своего разсужденія Н. К. подчеркиваль съ особеннымь стараніемь.

Русской буржуазіи пока—убѣждаль онъ—политическая свобода не нужна; болѣе того: она враждебна (буржуазія) всѣмъ этимъ «прекраснымъ вещамъ и сопредѣльными съ ними». Наша буржуазія, писалъ Н. К., \*), «нашъ капитализмъ въ настоящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регла-

<sup>\*)</sup> Собр. соч., Т. V. «Записки Современникаго (1881-82 г.)».

ментаціи, правительственныхъ гарантіяхъ. А не нуждаясь въ свободѣ вообще, она всего менѣе нуждается въ свободѣ мысли и слова». Буржуазія, иронически замѣчаетъ Н. К., нуждается въ свободѣ поскольку она можетъ послужить украшеніемъ стиля и снабдить лишнимъ аргументомъ, представить практическое удобство; когда, напр., зайдетъ рѣчь о свободѣ крестьянъ... отъ земли, «можно сослаться на идеи вѣка»...

Но если буржуазін не нужна политическая свобода, то она существенно-необходима для соціалистическихъ даятелей, ибо при ея отсутствій «интеллигенція» безсильна выполнить задачу для нея «обязательную логически».

И Михайловскій горячо нападаль на тенденцію «оставить зданіе педостроеннымь», на отрицаніе борьбы за конституціонный режимь, бичуя одновременно славянофиловь, пропов'ядывающихь о «ничтожеств'я внішнихь вещей», «учрежденій» и необходимости сосредоточиться исключительно на изысканіи «себя въ себі»,—и народническую интеллигенцію.

«Политическая свобода—писалъ опъ—безсильна измънить взаимныя отношенія наличныхъ силь въ средѣ самого общества, опа можетъ только обнаружить ихъ, вывести на всеобщее позорище, и вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, придать большую яркость, обострить эти отношенія»; и тѣмъ облегчить условія борьбы интеллигенціи, увеличить шансы соціалистической работы,—высказывалъ П. К. характерныя воззрѣнія народовольчества. Предъявляя въ требованіи политической свободы положительно-цѣнный для конечныхъ идеаловъ соціализма моментъ, Н. К. предлагалъ говорящимъ, что «реформы нынѣшняго царствованія должны быть пріостановлены въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи», указать тотъ плюсъ и минусъ, которые могутъ явиться результатомъ пріостановки.

Мы видёли тотъ минусъ, который предъявлялся частью народнической интеллигенціи: конституціонный режимъ

долженъ былъ, по ихъ мивнію, принести съ собой иго буржувзін, въ связи съ чвмъ полагался процессъ распаденія самобытныхъ экономическихъ задатковъ.

Въ отвѣтѣ, догматическое народничество получило отпоръ со стороны критическаго народничества Н. К. Михайловскаго.

«Оглянитесь — писалъ Н. К. въ 1879 году — это иго (буржуазіи) уже лежитъ надъ Россіей... Происходитъ кипучая работа набиванія бездонныхъ приватныхъ кармановъ жадными приватными руками»... (2-е «Письмо Соціалиста»).

Честно и трезво оглядѣться вокругъ себя предлагаль интеллигенціи Н. К., чтобы не очутиться въ «очень трагическомъ или комическомъ положеніи».

«Оскорбительно, \*), горько представить себѣ русскаго человѣка, молящагося о минованін чаши и, въ это же самое время, помимо воли и сознанія пьющаго изъ этой самой чаши. Оскорбительно-смѣшно представить себѣ русскаго человѣка, пьющаго изъ той же чаши, но съ комической надменностью размахивающаго картоннымъ мечомъ и увѣряющаго, что онъ гарантированъ отъ европейскихъ язвъ. Осмотритесь... Индѣ въ зародышѣ, а индѣ даже въ преувеличенномъ видѣ подъ сѣнью нашего недостроеннаго зданія разростается многое европейское».

Съ неумолимой силой анализа изслъдуя слагающіяся общественныя группировки, Н. К. указываль на элементы въ которыхъ должно видъть центръ тяжести русской буржуазіи. Этотъ центръ тяжести усматривался не въ средъ финансистовъ, крупныхъ желъзно-дорожныхъ дълцовъ и промышленныхъ предпринимателей; не они должны были явиться опредълителями судебъ Россіи при ея вступленіи въ буржуазно-капиталистическій фазисъ. Съ отличающей его смълостью, Н. К. указываль на процессъ

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. IV. "Лит. и Журн. Замътки 1880 г."

дифференціацін крестьянства, на выдёленіе изъ его нёдръ истиннаго ядра буржуазін—Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, сильныхъ своимъ «несмётнымъ множествомъ» и «родственностью съ народной массой». «Колупаевы и Разуваевы — страшная сила и, конечно, чисто буржуазная, въ самомъ полномъ и точномъ значеніи слова» \*). И только близорукіе или умышленно закрывающіе глаза люди способны не замѣчать усиленія буржуазныхъ началъ подъ горностаевой мантіей монархизма. «Въ отношеніи аппетита... и фактическаго могущества, нашъ союзъ правительства и буржуазіи никакимъ европейскимъ не уступитъ».

Последнимъ замечаніемъ Н. К. подходиль къ ошибочному воззртнію по которому русскій монархизмъ, стоящій, яко-бы, въ изв'єстной степени, «надъ классами» выгодиве конституціоннаго строя, при которомъ буржуазія сумфеть сплотиться... Въ разъясненіе этого вопроса Михайловскій останавливается на изложеніи теоріи политическаго мыслителя Лоренца Штейна вътруде г. Блока: «Государственная власть въ европейскомъ обществъ». («Дівло, вообще, не въ г. Блоків», — наводяще замівчаеть Н. К.). Признавая, что въ конституціонномъ стров представительныя учрежденія отражають «соотношеніе реальныхъ силъ», интересы классовъ, Л. Штейнъ отмъчаетъ, что при данныхъ экономическихъ условіяхъ политическій центръ тяжести перемъщается къ имущимъ классамъ. Противовъсъ такому положенію дёль Л. Штейнъ видить въ государствъ, или конкретнъе, въ лицъ монархической власти и должностныхъ лицъ, являющихся «естественными носителями государственной идеи». Эта же идея состоить въ наличности начала, стоящаго выше классовыхъ и сословныхъ вожделфній, способнаго подчинить частный интересъ— «общимъ цалямъ». Въ интересахъ этихъ «общихъ цёлей», монархическая власть, выразить

<sup>\*)</sup> Собр. соч. Т. V. "Записки Современника" (1881-82 г.).

ввъренное ей государственное верховенство въ возвышеніи пизшаго, соціально-и политически-порабощеннаго класса, противъ притязаній классовъ господствующихъ

Не останавливаясь долго на опроверженіи данной теоріи власти («опровергнуть которую не трудно»), Михайловскій замѣчаеть что, «власть не можеть быть такъ изолирована отъ вліянія имущихъ классовъ, какъ это требуетъ теорія Штейна».

Въ видъ практическаго вывода изъ анализа теоріи, Михайловскій указываетъ на необходимость «свободной мысли и сообразно ея указаніямъ и нодъ ея контролемъ правительственное вмѣшательство, въ видахъ удовлетворенія массъ», замѣчая, что «въ недалекомъ будущемъ выживетъ та комбинація общественныхъ и политическихъ силъ, которая въ большей или меньшей мѣрѣ удовлетворитъ массы».

мысль, въ характеристикъ Послѣднюю политическихъ возрѣній Н. К. Михайловскаго, должно особенно подчеркнуть; она же составляеть и важную черту въ политической программ в народовольчества, ярко выраженную ея «неофиціальнымъ идеологомъ». Неустанно и энергично пропагандируя мысль о борьбѣ за политически-свободный режимъ, Н. К. Михайловскій никогда не переоцівниваль политическую свободу (въ полномъ соотвътствіи съ «Народной Волей»), разсматривая конституціонный режимъ, какъ ближайшую цёль, вёрнёе какъ средство къ конечнымъ идеаламъ соціалистическаго движенія (черезъ политическое къ соціальному). «Конституціонный режимъ не рвшаеть тяжбы труда съ капиталомъ, не устраняетъ ввковой песправедливости присвоенія чужого труда, напротивъ, облегчаетъ ея дальнъйшій ростъ», писалъ Н. К. въ одномъ изъ номеровъ «Народной Воли»; «политическая свобода безсильна измфнить взаимныя отношенія наличныхъ силъ въ средъ самого общества», — отмъчалъ онъ въ цитированной нами стать в 1880 г.

Изъ этого положенія вытекала для Н. К. необходимость связать политическія реформы съ соціальными преобразованіями, обязательность двойственной формулы «Земли и Воли», отвъчающей одновременно «народнымъ ндеаламъ и голосу высшей справедливости и практическимъ требованіямъ истиннаго непризрачнаго осуществленія самой воли». И обращая вниманіе соціалистической интеллигенціи на то, что «новая эра очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не будетъ ни тепло ни холодно», Михайловскій указываль на періодическиповторющееся въ Европъ «странное круговращеніе», въ силу котораго политическая свобода, завоеванная цёной героическихъ усилій и цёлаго океана крови, утрачивалась, чтобы со страшными усиліями снова подняться и снова упасть. Подобный «томительный круговороть» находилъ себъ, по митнію Н. К., объясненіе въ томъ обстоятельствъ, что политическая свобода не была связана съ дъйствительными реальными выгодами для народа, который поэтому «хладнокровно, а иногда и даже сочувственно смотрълъ, какъ богина свободы шаталась и падала со своего пьедестала».

Этимъ намѣчался урокъ для Россіи, для дѣятельности революціонно-соціалистическихъ силъ, которымъ Н. К. неутомимо ставилъ на видъ указанный опытъ:

«Только тоть политическій строй окажется непоколебимымь, который не шарлатански, какь это не разь случалось въ Европф, а искренно и честно заинтересуеть милліоны»; только этимь исключается возможнесть того, что народная масса поможеть «разорвать хартію воли». «Куда бы вы не направиль, въ частности, вашу борьбу практическій ходь жизни этоть девизь («Земля и Воля») должень быть всегда вашимь,—резюмироваль Н. К. свои взгляды въ «Народной Волф» \*).

<sup>\*)</sup> Въ свътъ изложенныхъ взглядовъ идеолога «Народной Воли» прекрасно выступаетъ правдивость «отказавшихся отъ наслъд-

Такова была позиція, занятая «неофиціальнымъ идеологомъ» «Народной Воли»—Н. К. Михайловскимъ, въ
одинъ изъ самыхъ сложныхъ и отвътственныхъ моментовъ революціонно-соціалистической дъятельности; позиція,
на которую послѣ нѣсколькихъ лѣтъ броженія, послѣ
строгаго пересмотра своего міросозерцанія за своимъ знаменосцемъ, стало соціалистическое покольніе на грани
70-хъ и 80-хъ годовъ...

Стало, чтобы вписать одну изъ самыхъ блестящихъ и героическихъ страницъ въ исторію русскаго общественнаго движенія...

S-20 янв. 1909 г.



ства» марксистовъ, псилючившихъ народовольцевъ изъ рядовъ соціалистовъ, заявившихъ что партія «Народной Воли» представляла кучку «буржуазныхъ революціонеровъ» (см. брош. Тарасова: «Эволюція соціалистической мысли», изд. «Зарница»—Н. Новгород.)», вся дъятельность которыхъ среди народа сводилась съ вербовкъ отдъльныхъ лицъ для террористической тактики. По этому поводу см. также нашу статью: «Программа для изученія общественнаго движенія въ Россіи» («За книжкой», бябл. журналъ 1906 г., кн. 7. Н. Новгород.)

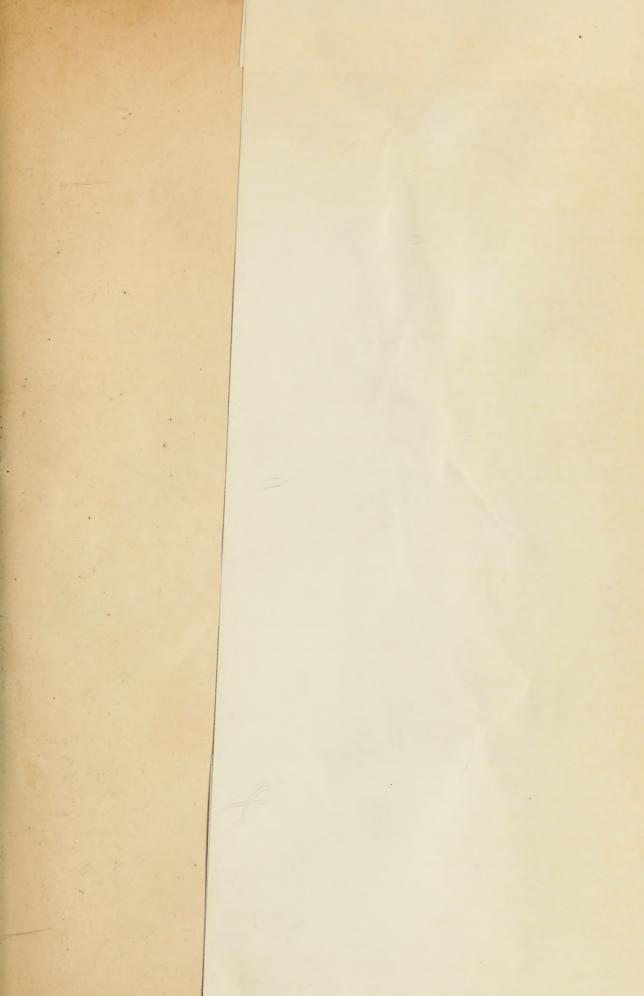



5/74

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

HM Kovarskii, B.

22 N.K. Mikhailovskii i
R92M546 obshchestvennoe dvizhenie 70-kh
godov

